

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

#### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

#### О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/



## **APEBHIS**

# РОССІЙСКІЯ СТИХОТВОРЕНІЯ,

СОБРАННЫЯ

# киршею даниловымъ.

HUNDANIE TPETER.

Комииссіи печатанія Государственных в Грамоть и Договоровь, состоящей при Московскомъ Главиомъ Архивъ Министерства Иностранных Дълъ,

но 2-му, полному изданно, съ нотами.

MOCKBA.

Типографія А. А. Тордецкаго и К°, Мохован, д. Тордецкой. 1878.

THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PERSON OF TH





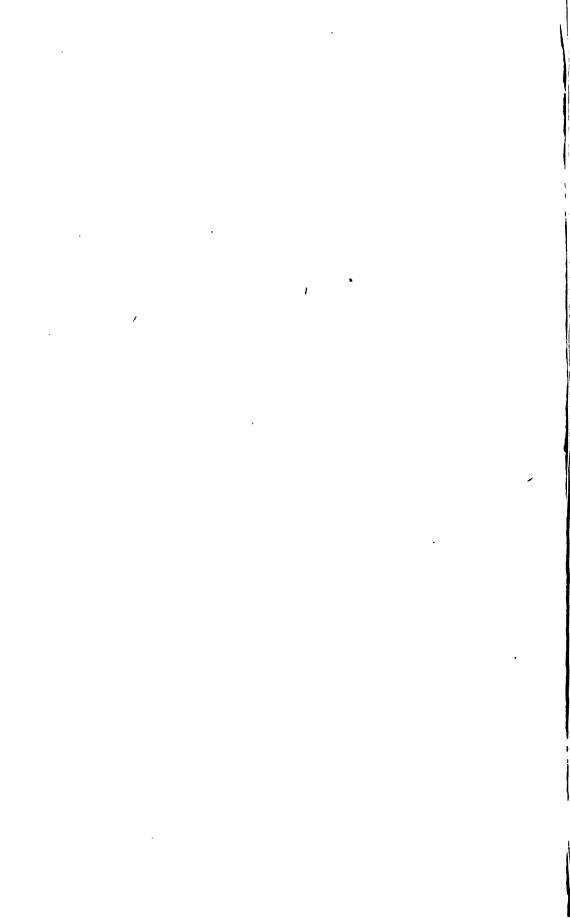

## ДРЕВНІЯ

РОССІЙСКІЯ СТИХОТВОРЕНІЯ.

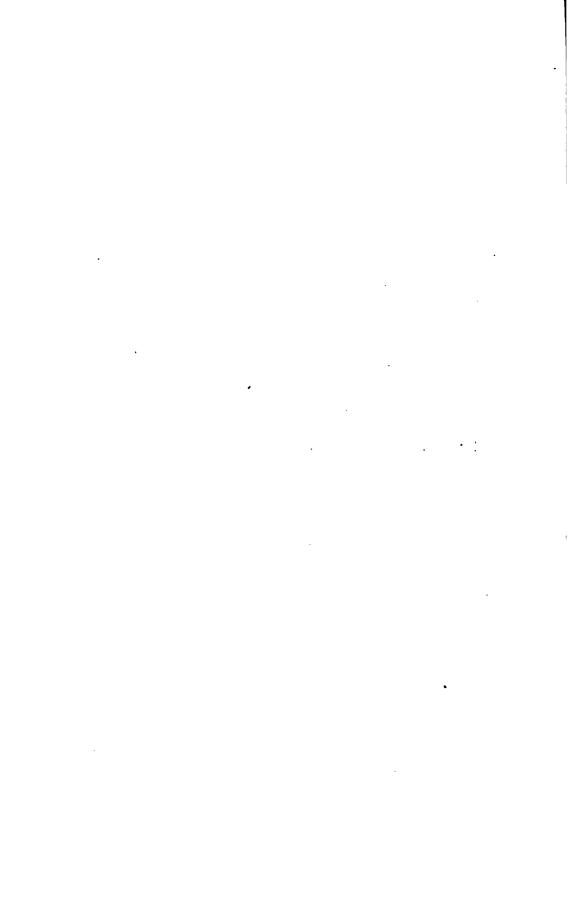



### ДРЕВНІЯ

## РОССІЙСКІЯ СТИХОТВОРЕНІЯ,

СОБРАННЫЯ

## киршею даниловымъ.

издание третье,

Коммиссіи печатанія Государственныхъ Грамотъ и Договоровъ, состоящей при Московскомъ Главномъ Архивъ Министерства Иностранныхъ Дълъ,

по 2-му, полному изданию, сь нотами.



москва.

Типографія А. А. Торлецкаго и К°, Мохован, д. Торлецкой. 1878.

PG3113 D7 1878

### посвящается памяти

въ возъ почившаго

**ЦЕСАРЕВИЧА** 

НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.

## предисловие къ изданию 1878 года.

\_\_\_\_\_

Любя Россію, Цесаревичь Николай Александровичь, съ особенною пытливостью и проницательнымъ взглядомъ, изучатъ историческія судьбы Русскаго народа, его бытъ и характеръ. Великій Князь вполнт сочувственно относился и къ ноэтическому выраженію его духа, въ древней Русской Словесности; перечитывалъ пъсни, былины и сказки; во время путешествія по Россіи, удълялъ свои досуги на бесталы съ народными пъвцами и слушалъ, какъ воспъвали они Князя Владиміра и его богатырей, причемъ до того усвоилъ себт самый складъ и формы народной безыскусственной рѣчи, что не только во всей точности и глубинт понималъ ея тончайшіе оттънки, но и лично умъль ими пользоваться, когда, въ письменномъ изложеніи своихъ мыслей, находилъ это возможнымъ и нужнымъ.

Экземиляръ изданія *Древнихъ Россійскихъ Стихотво-* реній 1818 г. съ собственноручными замѣтками Великаго Князя Николая Александровича видѣли мы у Академика, Профессора Ө. И. Буслаева, который въ 1860 г. преподаваль ему Русскую Словесность.

Это побудило посвятить незабвенной памяти въ Бозъ почившаго Цесаревича Николая Александровича новое изданіе книги, удостоенной его высокимъ вниманіемъ.

Сборникъ Кирши Данилова, вторично отпечатанный иждивеніемъ Государственнаго Канцлера Графа Румян-

цова, принадлежить къ числу техъ изданій этого мецената, которыя онъ принесъ въ даръ состоящей при Московскомъ Главномъ Архивъ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, Коммиссіи печатанія Государственныхъ Грамоть и Договоровъ, для усиленія ея средствъ\*). Вмѣстъ съ экземплярами сего изданія, онъ передалъ Коммиссіи въ собственность принадлежащія къ оному мѣдныя доски съ гравированными нотами для игры на скрипкъ, по которымъ Древнія Стихотворенія пѣлись въ старину. Это обстоятельство еще болѣе придаетъ цѣны сему изданію, характеризуя поэтическія произведенія древне-русскимъ напѣвомъ.

При перемъщении въ 1874 году Московскаго Главнаго Архива въ новое зданіе, состоящая при немъ Коммиссія уже не имъла въ своемъ распоряженіи, для продажи, ни одного экземпляра Древнихъ Россійскихъ Стихотвореній. На книжномъ рынкъ, эта книга давно считалась библіографическою рѣдкостью. Между тѣмъ, за нею продолжали обращаться въ Архивъ и, въ послѣднее время, требованія такого рода значительно возросли.

Важность этого сборника, какъ древнѣйшаго матеріала Русской народной поэзіи, не требуеть комментарій; но читатель, который захотѣль бы познакомиться съ происхожденіемъ и разборомъ этихъ стихотвореній, найдеть въ помѣщенномъ вслѣдъ за симъ, прекрасно составленномъ К. Ө. Калайдовичемъ, Предисловіи къ прежнему изданію, справедливую оцѣнку 1-го изданія

<sup>\*)</sup> См. Очеркъ дъятельности Коммиссіи печатанів Грамотъ и Договоровъ, Москва, 1877 г., стр. 13 и Предисловіе къ изданію 1878 г. Законовъ В. К. Іовина Васильевича и Судебника Царя Іоанна IV, стр. V.

1804 г. и указанія на преимущества 2-го изданія 1818 года, въ коемъ не сдёлано, какъ въ предшествовавшемъ, никакихъ произвольныхъ въ стихотвореніяхъ прибавленій и сокращеній и которое пополнено 35-ью новыми пізсами и нотами.

Совокупность этихъ обстоятельствъ и возрастающій на Древнія Россійскія Стихотворенія спросъ, доказывающій научную въ нихъ потребность, побудили Коммиссію предпринять третіе ихъ изданіе, измѣнивъ только при этомъ формать и шрифтъ; но, держась во всемъ остальномъ 2-го полнаго изданія, съ нотами, какъ напр. касательно порядка размѣщенія стихотвореній, обозначенія въ Оглавленіи звѣздочками прибавленныхъ въ 1818 году, и даже въ отношеніи пропусковъ, объясненныхъ К. О. Калайдовичемъ на стр. XVI его, помѣщеннаго здѣсь Предисловія.

При буквальномъ перепечатаніи онаго удержаны и ссылки на страницы текста 2-го изданія. Указанія на соотв'єтствующія страницы настоящаго изданія сд'єланы въ особой таблиці, пом'єщенной вслієдь за прежнимъ Предисловіемъ.

Остается замѣтить, что къ изданію 1818 г. приложень быль краткій перечень вкравшихся въ оное, особенно важных опечатокь, съ оговоркою, что «маловажныя ошибки читатель благоволить самъ исправить». Въ концѣ же настоящаго изданія исчислены всѣ оказавшіяся въ немъ опечатки, даже самыя маловажныя.

Относительно подлинной рукописи сборника Кирши Данилова, изъ Предисловія К. Ө. Калайдовича видно, что она была собственностью Графа Н. П. Румянцова; но въ реэстрѣ рукописей его, поступившихъ въ Румян-

цовскій Музеумь, она не значится. (Ор. А. Х. Востокова, Описаніе Русских и Словенских рукописей Румянцовскаго Музеума, Спб. 1842 г.)

Директоръ Московскаго Главнаго Архива
Министерства Иностранныхъ Дълъ и Коммиссіи печатанія Грамотъ и Договоровъ,
Членъ Археографической Коммиссіи, Обществъ: Исторіи и Древностей, Русскаго Историческаго и Московскаго Археологическаго,
Почетный Членъ Императорской Публичной
Библіотеки, Двора Е. И. В. Гофмейстеръ Варонъ О. Бюлеръ.

Правитель дёль Коммиссіи М. Пуцилло.

Москва, -Августъ 1878 г.

#### ПРЕДИСЛОВІЕ

#### ко 2-му изданию 1818 года.

Древнія, или лучше сказать старинныя, Россійскія Стихотворенія, вторично теперь издаваемыя, принадлежатъ къ числу любопытныхъ произведеній нашей словесности. Присоединение въ нимъ доселф еще неизвъстныхъ 35 стихотвореній, приложеніе ноть и втрность изданія, дають имъ совершенное превосходство надъ первымъ тисненіемъ. За открытіе и сохраненіе сихъ У старыхъ памятниковъ Русской словесности мы обязаны покойному Г. Дъйствительному Статскому Совътнику Прокофію Акинфіевичу Демидову, для коего они, предъ симъ лѣть за 70, были списаны; по смерти его рукопись сія перешла къ Н. М. Хозикову, а имъ уже подарена въ 1802 году Его Превосходительству Өедөрү Петровичу Ключареву. По разсмотреній оригинала, онъ нашелъ ихъ довольно любопытными для просвъщенной Публики и поручиль издать, служившему подъ начальствомъ его, воспитаннику Московскаго Университета (нынъ Калужскому Губернскому Почтмейстеру), А. Ө. Якубовичу. Г. Якубовичь, выбравъ лучиня, по его мнънію, изъ сихъ стихотвореній, напечаталь сей памятникъ Поэзіи протекшихъ въковъ, въ Москвъ, въ типографіи С. Селивановскаго, 1804 года, въ 8 долю листа, на 324 страницахъ, подъ названіемъ: Древнія Рускія Стихотворенія. По напечатаніи, рукопись осталась собственностію Издателя; въ ней сохранялось еще много не менве любопытныхъ піэсъ, которыя, въ томъ же 1804 году, Г. Якубовичь приготовляль ко второй части, но обстоятельства не дозволили появиться полному изданію. Въ 1816 году, знаменитый саномъ, а еще болье любовію своею къ Русскимъ Древностямъ, Государственный Канцлеръ Графъ Николай Петровичъ Румянцовъ, получивъ сію рукопись въ собственность, приказалъ мнъ оную напечатать.—Она писана въ листъ, на 202 страницахъ, скорописью, безъ наблюденія Ореографіи и безъ раздъленія стиховъ; надъ каждою статьею, для игры на скрипкъ, приложены ноты. Рукопись оканчивается началомъ пъсни о Стенькю Разинь 1).

Сочинитель, или върнъе собиратель, Древнихъ Стикотвореній, ибо многія изъ нихъ принадлежать временамъ отдаленнымъ, былъ нѣкто Кирша (безъ сомнѣнія, по Малороссійскому выговору, Кириллъ, такъ какъ Павша—Павелъ) Даниловъ, въроятно Козакъ; ибо онъ нерѣдко воспѣваетъ подвиги сего храбраго войска съ особеннымъ восторгомъ. Имя его было поставлено на первомъ, теперь уже потерянномъ, листѣ Древнихъ

<sup>1) &</sup>quot;А и по край было моря синяго 2<sup>\*</sup>, А на усть Дону тихаго, На крутомъ красномъ берегу А стоитъ тутъ славной Азовъ городъ 2<sup>\*</sup> Со стѣной бѣлокаменной 2<sup>\*</sup>, И со башнями наугольными 2<sup>\*</sup>, И со рвами глубокими 2<sup>\*</sup>, Съ земляными роскатами 2<sup>\*</sup> И съ рогатками желѣзными. Середи Азова города Тутъ стоитъ темна темница"....

Стихотвореній в и въ 36 пізсѣ: да не жаль добра молодца битаю—жаль пожмъльнаю, гдѣ онъ самъ себя именуеть Кирилломъ Даниловичемъ, посвящая сіе произведеніе вину и дружбѣ. Мѣсто его рожденія или пребыванія означить трудно; ибо въ пізсѣ: три юда Добрынюшка стольничалъ, на страницѣ 67, говорить сочинитель:

"А и не было Добрыни шесть мѣсяцовъ, По нашему-то Сибирскому словетъ полгода 3)."

30 и болве кругъ, и потомъ въ одному мвсту или пункту соединяющимися съ крикомъ и со звуками различныхъ, употребляемыхъ

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) За справедливость сего ручается Г. Якубовичь.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) По сему, и ниже приведеннымъ доказательствамъ, не безъ въроятія, заключить можно, что нъкоторыя изъ стихотвореній сочинены въ Сибири. Это видно: 1. изъ многихъ пізсъ, въ коихъ единственно воспъваются произшествія Сибирскія; 2. изъ преимущественнаго употребленія имени существительнаго въ единственномъ числъ и падежъ именительномъ и 3. изъ сходства нъвоторыхъ словъ стихотвореній съ простонародными, употребляемыми въ Иркутскв. Присоединивъ примвръ во второму доказательству. Въ нашихъ стихотвореніяхъ нередко встречаются вираженія: ствна пройти, ного изломить, вима зимовать (стр. 51, 52, и 114) а въ Екатеринбургъ тамошніе жители и нынъ говорять: труба закрыть, квашия замъсить, шуба зашить, вода налить и проч. Въ удостовъреніе же сходства нъкоторыхъ словъ, приведемъ объясненіе изъ примъчаній, присоединенныхъ въ новъйшимь, любопытнымь и достовприымь повъствованіямь о Восточной Сибири Г. Семивскаго (Спб. 1817. 8). Въ стихотвореніяхъ (стр. 302) сказано: "Они (Мунгалы) вздили за звърями обловами". — Аблава (по Монгольски и Маньджурски аба и абаламой), действіе при зве-. риной охоть или травять, которая производится наиболье кочующими народами и людми, во множествъ для того собранными, какъ пъшими, такъ и конными, дълающими изъ себя иногда верстъ на

Въ статьъ: Василій Буслаев, на стран. 73:

"А и нѣтъ *у насъ* такого пѣвца, Во славномъ Новѣгородѣ, Сопротивъ Василья Буслаева."

И наконецъ, въ *Чурильть Инуменьть*, на стран. 383, представляетъ себя жителемъ Кіевскимъ:

"Да много было въ Кіевѣ Божьихъ церквей, А больше того почестныхъ монастырей; А и не было чуднѣе Благовѣщенія Христова. А у нашего Христова Благовѣщенья честнаго

А быль у насъ-де Иванъ пономарь." и т. д.

Ни по языку, въ которомъ не видно печати древности, ни по нотѣ, ни по содержанію статей, въ коихъ встрѣчаются описанія подвиговъ Владиміра и могучихъ богатырей его, не можно относить сочинителя къ тѣмъ вѣкамъ, которые онъ изображаетъ. А кажется, и не безъ вѣроятія, судя по 30 пізсѣ: септель, радошень Царь Алексьй Михайловичь, гдѣ Стихотворецъ воспѣваетъ рожденіе Петра I; а еще болѣе по повѣсти о Атамань Флорь Минаевичь, въ которой сей Начальникъ

у нихъ, инструментовъ, а между тѣмъ разные дикіе звѣри, въ сей кругъ загоняемые, убиваемы ими бываютъ стрѣдами взъ луковъ и пулями изъ ружей или винтовокъ. Стран. 16.

<sup>&</sup>quot;А быеть онь звери сохатые." Стран. 48. Такъ говорится о богатырт Волко Всеслаевеецию въ нашихъ стихотвореніяхъ. — Сохаты, или сохатые, лоси (cervus Alces). Стран. 24.

<sup>&</sup>quot;Они (Усы) *щепетко* по городу похаживаютъ". Стран. 409.— *Щепетко*, хорошій и пригожій. Стран. 26.

На 170 стран. Стихотворецъ употребилъ слово: *сопка*, преимущественно Сибирякамъ принадлежащее.

Лонскаго войска съ Козаками, изъявляя прискорбіе о возбраненіи инъ плаванія на Дону, подаеть въ Москвъ Государю Петру I просьбу на сіе притесненіе, — что собиратель Древнихъ Стихотвореній долженъ принадлежать къ первымъ десятилетіямъ XVIII века. Однако, не льзя не согласиться, что начало сихъ стихотвореній скрывается во временахъ отдаленныхъ. Повсемъстная извъстность нъкоторыхъ изъ піэсь, помъщенныхъ Даниловымъ, каковы: Никитъ Романовичу дано село Преображенское; Князь Романг жену теряль; Усы, удалы молодуы; о станишникахь или равбойникахь 1) и т. д., которыя изстари поются съ большинъ или меньшимъ различемъ, убъждають въ той мысли, что Даниловь не первый сложиль оныя. Можеть быть, онь имъль древнъйшія остатки народныхъ песень, но, къ сожальнію, ихъ передылаль. Татищевь свидытельствуетъ 3), что въ пъсняхъ о пирахъ Владиміра, еще въ его время пѣвали:

<sup>4)</sup> Въ изящномъ карманномъ пъсентикъ, или собрании лучшихъ сеътскихъ и простонародныхъ пъсенъ, изданномъ И. И. Дмитріевимъ, въ 3 частяхъ, въ Москвъ, 1796 года, въ 8, въ числъ былевыхъ, подъ № 1, помъщена пъсня, безъ заглавія, одинакая съ півсою: Никитъ Романовичу дано село Преображенское; произшествіе тоже, съ небольшими отличіями въ расказъ и поправками въ слогъ. Въ семъ же собраніи пъсенъ, въ числъ былевихъ, подъ № 7, описаніе корабля сокола согласно съ находящимся въ Соловью Будиміровичь. — Усы, удалы молодцы номъщены подъ № 23, въ собраніи разныхъ Каиновыхъ пъсенъ, присоединенныхъ къ его Исторіи (М. 1792. 8). Я самъ слышалъ и живо впечатлълъ въ памяти заунывной тонъ пъсни: Киязь Романъ жену терялъ и протяжной: о станишникахъ или разбойникахъ.

в) Въ 45 примъчаніи къ Исторіи (Лже) Іоакима Новогородскаго Епископа. См. Исторіи Россійской (М. 1768. 4) Ч. 1. кн. 1.стр. 50.

"Противъ двора Путятина, Противъ терема Зыбатина, Стараго Путяти темной лѣсъ."

Въримъ. Но теперь, сколько мнъ извъстно, не осталось ни малъйшихъ слъдовъ сей пъсни, и о самомъ *Путать* нъть извъстій въ жизни Владиміра: имя его встръчается въ лътописяхъ горазде поэже.

Народныя сказки сохранили память о великольпіи Владиміровыхъ пировъ и о могучихъ богатыряхъ его, которыхъ онъ, подобно Карлу Великому, дарами и почестію привлекаль ко Двору своему. Вольшая часть пъсенъ и оказокъ Данилова посвящены славъ оего Князя и подвигамъ храбрыхъ его. Витязей. Случалось ли какое знаменитое произшествіе: побъда, бракосочетаніе, прибытіе посла, или прітадъ желаннаго гостя; тогда

"Въ стольномъ въ городъ во Кіевъ, Что у ласкова, сударь, Князя Владиміра, А и было пированье, ночестной пиръ, Было столованье, почестной столъ; Много на пиру было Князей и бояръ, И Рускихъ могучихъ богатырей." Стр. 85.

Туть собирались: Добрыня Никитичь, Илья Муромець Ивановичь, Алеша Поповичь, Чурила Пленковичь, Соловей Будиміровичь, Дюкь Степановичь, Ивань постиной сынь (Дунай Ивановичь), Акимъ Ивановичь, Ставръ Годиновичь, Касьянъ Михайловичь, Потокъ Михайло Ивановичь, Василій Инатьевъ пьяница, Тугаринъ Змпевичь и другіе, не менье славные Витязи. Пиръ начинался; богатырямъ подносили чару велена вина — мърой въ полтора ведра, и турий рого меду сладкаго — въ полтретья ведра:

"А и будеть день въ половину дня, Кнаженецкой столъ во полу столъ, Владиміръ Князь разпотышился, По свътлой гриднъ похаживаетъ, Черныя кудри разчесываетъ"

и, среди ликованій дружины, мечтаеть о новых взавоеваніяхь, беседуеть сь мудрейшими о нуждахь, пользе, законахъ и благосостояніи Государства. Такъ пиршествоваль каждую недьлю Князь Владиміръ Святославичь, отвергній въру Моггамеданъ сими словами: Руси есть веселье питье, не можемь безь того быти. Если не повъримъ въ семъ случав Данилову, то послушаемъ справедливаго Лътописца Нестора. «Се же пакы творяще людемъ своимъ по вся недпля: устави на дворъ въ гридьницъ пиръ творити, и приходити боляромъ, и гридемъ, и съцьскымъ, и десяцьскымъ, и нарочитымъ мужемъ, при Князи и безъ Князя: бываще множьство отъ мясъ, отъ звърины, бяше изобилью отъ скота отъ ПО всего. Егда же подъпьяхуться, начьняхуть роптати на Князь, глаголюще: зло есть нашимъ головамъ! да намъ ясти деревяными лъжицами, а не сребряными. Се слышавъ Володимеръ, повелѣ исковати лжидѣ сребрены, ясти дружинъ, рекъ сице: яко сребромь и златомь не имамъ налести дружины, а дружиною налезу сребро и злато, якоже дъдъ мой и отець мой доискася дружиною здата и сребра. Въ бо Володимеръ любя дружину и съ ними думая о строи землентиь, и о ратехъ, и уставъ земленъмь 6). Довольно для доказательства.

Теперь посмотримъ, кто таковы временъ Владиміро-

<sup>9)</sup> Несторъ, по *Лаврентьевскому списку*, изд. Профессоромъ Тимковскимъ, стран. 89 и 90.

выхъ герои, которыхъ военнымъ подвигамъ и славъ Даниловъ посвятилъ свои струны. Вольшая часть именъ ихъ и дъяній суть вымыслы Стихотворца; другіе принадлежать въкамъ послъдующимъ. Добрыня Никитичь, брать Малуши влючницы Ольгиной, Посаднивъ Новгородскій, котораго літопись сохранила одно только Славянское (языческое) имя, быль дядя Владиміровь, преданный слав'в племянника своего и благу отечества. — Александръ (у Данилова Алёша) Поповичь, если върить одному Татищеву, въ 1000 году, внезапно, ночью, напавъ на измънника Володаря, приведшаго Печенъговъ къ Кіеву, поразилъ и прогналъ непріятеля; за что Владиміръ, возложивъ на него златую гривну, возвелъ на степень Вельможи Двора своего. - Илья Муромецъ, известный въ народныхъ сказкахъ своею надъ Соловьемъ Разбойникомъ, оглушавшимъ свистомъ своимъ и конныхъ и пешихъ, еще более славенъ святостію жизни и нетлініемъ мощей, въ Кіеві почивающихъ 7). Даниловъ, согласно съ преданіемъ, повъствуеть, будто Витязь нашь, въ проездъ свой въ Кіевъ изъ Муромскаго села Корочаева, встрътивъ Соловья на девяти дубахъ, въ темныхъ лѣсахъ Врынскихъ, сшибъ его съ дерева стрълою, попавшею ему въ правой глазъ и, привязавъ къ лукю сюдельной, примчалъ въ Кіевъ на дворъ Княжескій; гдв Разбойникъ сей едва не умориль свистомъ, шипомъ змѣннымъ и ревомъ звѣринымъ Владиміра съ Княгинею и храбрыхъ богатырей ихъ. Муромець, если верить Іоакимовой летописи, у Татищева помъщенной, принадлежить въ рыцарямъ Владиміро-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Память по немъ совершается Декабря 19 дня. *Истор. Рос. Іер.* Част. 1. стран. 313.

вымъ; ибо высшій жрецъ Боюмиль, по сладкорічню названный Соловоемо, возмущая народъ, сильно возставаль противъ принятія крещенія. Покойный Г. Елагинъ взяль на себя трудь разкрасить своею догадкою басню Татищева, полезную не для исторіи, а для нашихъ только сказокъ и песенъ.—О Сотскомъ Ставръ летопись Княженія Владимірова не говорить ни слова; но Новгородская, гораздо позже, въ 1118 году, упоминаеть о ссылкъ его за грабежъ, Князьями Мстиславомъ и Владиміромъ. Сравните Ставра боярина у Данилова, и вы найдете одно и тоже. — О смерти Василія Буслаева, записано въ одной летописи в), подъ 1171 годомъ, где . онъ названъ Посадникомо Васкою Буславичемо. Изъ сихъ примъровъ видно, что нашъ Стихотворецъ кое-что зналъ, но другимъ расказывалъ по своему; онъ забылъ только почтить память извъстнаго юнаго кожевника, побъдителя Печенъжского Голівов.

Герои последующихъ временъ, воспетые нашимъ Стихотворцемъ, не мене применательны. Туть являются: Садко богатой гость, Щелканъ Дудентьевичь, Ермакъ Тимовъевичь, Царь Иванъ Васильевичь, Мастрюкъ Темрюковичь, Гришка разстрига, Михайло Скопинъ, Царь Алексъй Михайловичь съ безсмертнымъ сыномъ своимъ Петромъ Великимъ, и другів.—Садко скупаетъ всё товары въ Новгороде и отъ избытка своего строитъ церкви Архидіакона Стефана, Софіи и Николы Можайскаго; потомъ совершаетъ какое-то неслыханное путешествіе на дно моря: игрою на звончатыхъ гусляхъ утёшаетъ Царя морскаго, женится и действіемъ непостижимаго чуда опять является въ Новгороде.—Щелканъ Дудентье-

<sup>8)</sup> По списку Никонову. Спб. Ч. 2. 1768, стран. 215.

вичь, въ отбытие свое за данью въ Литву, не получивъ удъла отъ Царя Азьяка (Узбека), возвратившись просить въ свою очередь, за услуги его, наградить городомъ Тверью. Царь соглашается съ условіемъ, чтобы шуринъ его, Щелканъ, заколовъ своего любимаго сына, выпиль чашу горячей его крови; последній повинуется безчеловъчному желанію, и отправясь на Тверской удълъ свой, скоро насильственными поступками вооружаеть противъ себя жителей, которые его убивають. -- Далъе, піуринъ Царя Ивана Васильевича, Мастрюкъ Темрюковичь, борется съ Московскимъ силачемъ Потанькою, • которой, сопувь его корчатою и ударивъ о сырую землю, посрамляеть, къ радости Царя Русскаго, похвальбу Мастрюкову. — Чародъйка Марина, жена похитителя престола Отрепьева, при народномъ возмущении, обертывается сорокою и вылетаеть изъ палать Царскихъ.--Воевода Московскій, Князь Михайло Васильевичь Скопина, очищаеть Столицу отъ окружившихъ ее непріятелей: Литвы, долгополой Сорочины, Пятигорских Черкест, Калмыковт, Татарт, Башкирцевт, Чукшей и Люторост (Лютеранъ)-И когда же? Въ 1619 году, когда уже отечество наше успокоилось отъ бурь военныхъ и внутреннихъ смятеній, подъ скипетромъ мудраго единодержавія Михаилова. — Мимоходомъ замітимъ, Садко жилъ въ XII въкъ; летописи ) упоминають о построеніи имъ, въ 1167 году, въ Новгородів, каменной церкви Св. Мученикъ Бориса и Глъба.-- Щелканъ,

<sup>•)</sup> Въ печатномъ изданіи Новіородской харатейной имя его раздълено слѣдующимъ образомъ: Съдъ (Содъ) Косытиниць М. 1781. стран. 35. Г. Карамзинъ, въ Исторіи Государства Россійскаю, называетъ его Соткою. Т. 2. прим. 45. стран. 332.

следуя Воскресенской летописи, по Новгородской каратейной Шескаль, сынь Дюденевь, двоюродной брать Хана Узбека, въ правление Александра Михайловича, въ 1327 году, прибыль Посломъ въ городъ Тверь; но скоро наглостію своею раздражиль Великаго Князя. Сей, вооруживъ гражданъ противъ Шевкала, въ жестокомъ, отчаянномъ сраженіи, изтребляль Татаръ отъ утра до самаго вечера. Посолъ, съ остаткомъ Ханской дружины, искаль во дворце себе спасенія; Князь зажегь его и Шевкаль сгораль тамь съ оставшимися Татарами. -- Достойно замѣчанія, что содержаніе одной пізсы: сороко калико со каликою взято изъ Исторіи прекраснаго Іосифа.. Здёсь небывалая супруга Владиміра, Княгиня Апраксъевна, влюбляется въ Атамана Касьяна Михайловича, которой, сохраняя святость объта своего, отвергаеть постыдное предложение. Раздраженная Княгиня приказываеть запрятать въ суму Атамана серебряную любимую чарку Владиміра: дело сделано-Атаманъ объявленъ похитителемъ и товарищи, въ силу заключеннаго между ними условія, закопывають его по плеча въ землю. Княгиня слегла въ постель тяжкимъ недугомъ, и только по возвращении каликъ изъ Герусалима, когда открывается невинность Атамана, получаеть изпъленіе. Въ Касьянъ узнаемъ мы Іосифа и Веніамина, смѣшанныхъ въ одно лице; въ супругѣ Владиміровойсластолюбивую жену . Пентефрія.

Если Даниловъ находилъ источники для своихъ пъсенъ въ Исторіи, то несравненно болье матеріаловъ доставляли ему народныя сказки, на которыя, въ семъ отношеніи, обратимъ теперь вниманіе. Повъсти: о Киязть Владимірть Кіевскомъ и о могучемъ богатырть его Добрынъ Никитичть— о Чуриль Пленковичть— объ Алёшть Поповичтьо Старославенском Князь Василы Богуслаевичь — о Лворянинь Заольшанинь, богатырь, служившемь Княвю Владиміру, и другія, пом'вщенныя Г. Левшинымъ въ его Руских сказках 10), представляють согласныя произшествія, въ накоторыхъ мастахъ, одинакимъ языкомъ описанныя. У Г. Левшина, точно какъ и у Данилова, представлены подвиги юнаго Василья Вогуслаевича. «Жилъ Вогуслай девяносто лътъ; живучи Богуслай переставился. Оставалось у него милое дътище, Василій Вогуслаевичь; когда онъ достигнетъ иятнадцати лёть, выходить онъ на улицу на Рогатицу, играеть онъ не съ малыми ребятами, съ усатыми и бородатыми: котораго изъ нихъ схватитъ за руку, у того рука прочь; а кого за голову, головы неть. Г. Левшинъ помещаеть сказку о богатырю Заольшанинь, а у Данилова, въ двухъ местахъ, упоминаются мужики Залешана (стран. 75 и 358). Посему, не безъ вероятія, заключить можно, что Издатель Русскихъ сказокъ имълъ у себя стихотворенія Данилова; онъ самъ говорить, что пожаръ похитиль у него собраніе древних болатырских посень, изъ конхъ сохранено имъ въ памяти несколько следующихъ стиховъ о Добрынь Никитичь (ч. І. стр. 138 и 139 въ примвч.):

"Издалеча, издалеча во чистомъ полѣ, Какъ далѣе того на Украйнѣ, Какъ ѣдетъ, поѣдетъ добрый молодецъ, Сильный могучь богатырь Добрыня,

<sup>10)</sup> Русскія скавки, содерокащія древныйшія повыствованія о славных болатырях, скавки народных и прочія, оставшіяся чревь перескавываніе въ памяти, приключенія; няданы въ Москві, въ 8, въ 10 частяхъ, четыре первыя вторымъ тисненіемъ 1807, а шесть посліднія первымъ 1783 года.

А Добрыня въдь-то, братцы, Нивитьевичь. И съ нимъ въдь ъдетъ Таропъ слуга."

Посль сего описывается пріньвов его ко Князю Владиміру и сраженіе съ Тугариномъ; но  $\Gamma$ . Левшинъ сихъ подробностей не могъ упомнить:

"У Тугарина собави крылья бумажныя, И летаетъ онъ собава по полнебесью."

Сравните Алёшу Поповича у Данилова. Стран. 180— 194. Въ стихотвореніяхъ, принадлежавшихъ Левшину, пъсня сія оканчивается слъдующими стихами:

"Упалъ онъ собава на сыру землю, А Добрыня ему голову свернулъ, Голову свернулъ, на копье взоткнулъ."

Примъчательно, что и почтенные Издатели *Слова о полку Игоревть* <sup>11</sup>), еще до появленія въ свъть Древнихъ Стихотвореній, помъстили изъ оныхъ начало одной пъсни, хотя не означили откуда оное ими почерпнуто.

Теперь посмотримъ, каковы у Данилова описанія?— Просты, обильны повтореніями и большею частію наполнены анахронизмами. Здёсь, при Владимірю, неслыханный Царь Золотой Орды и какой-то богатой Могозеи—Калинъ подступаеть подъ столичный городъ Кіевъ! Добрыня побёждаеть Сарацинъ, Пятигорскихъ Черкесъ, Калмыковъ, Татаръ и Люторовъ! Князь Владиміръ забавляется игрою въ шахматы съ женою боярина ставра! На кораблё Соловья Будиміровича, зятя Князя Владиміра, для украшеній, быль повёшенъ черной соболь Якут-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Ихъ Превосходительства: А. Ө. Малиновскій, Н. Н. Бантышъ-Каменскій и Графъ А. И. Мусинъ-Пушкинъ.

скій, и Якутскій віддь Сибирскій!—Дюкъ Степановичь вывзжаеть изъ славнаю Волынца, красна Галичья, изъ тоя Карелы болатыя! Василій Буслаевъ плыветь въ Іерусалинь изъ озера Ильменя по Каспійскому морю! Турецкій Султант заключаеть въ Азовѣ въ темницу Донскаго Козака Ермака Тимофівевича! Царь Ивант Васильевичь Грозный, въ гнѣвѣ, повелѣваеть казнить сына своего Федора Ивановича; жизнь его спасаеть дядя его Никита Романовичь! Марва Матвівевна, мать Царевича Димитрія, жила въ какомъ-то монастырѣ Бололюбовь! Михайло Скопинъ пишеть ярлыки къ Королю Карлу въ Свицкую (Шведскую) землю, Саксонскую! и проч. и проч.

Каковъ языкъ его?—народной, сказочной, съ частыми повтореніями однихъ и тъхъ же выраженій, съ многосоюзіями. Въ немъ встръчаются кое-гдъ слова, вышедшія изъ употребленія 12).

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Приведемъ нѣсколько изъ нихъ для примѣра. *Вражба*, стран. 48, тоже что вражда. Отсюда ворожбить-врагь. -Зальваю, 84, нахожу, оть льзу - иду. - Изтолога, 106 и 116, должно думать, верховье рвки.—Наста, 49, поверхность сивга, замерэщая послв оттенели. Отсюда ненастье. — Полоть, полтеи, 83, разсвченныя по поламъ труды. -- Повалешное, 83, какая то дань съ дъвицъ. -- Повалуша, 61, какое-то деревенское строеніе.— Уразъ, 84, вдёсь взято за драку, кровопролитіе. — Хоботь, 262 и 388, земля. Отсюда, въроятно, произошло теперешнее простонародное слово ухоботье или жвостець, обивки, съ земли собираемые, послъ яроваго клъба. Въ ићени о войне съ Половцами Игоря, стран. 37, слово хоботь взято въ одномъ значения съ стихотворениями: "сего бо (стараго Владиміра) нынъ сташа стязи Рюриковы, а друзіи Давидовы; нъ рози нося имъ хоботы пашутъ." -- Хочетъ (Индійскій Царь) Кіевъ градъ за щитом весь взять. Выраженія: за щитом взять, вять на щить значить плинеть; вдать на щить—сдаться военноплѣнпыми.

Права Данилова на красоты слога самыя ограниченныя. Однако, въ некоторыхъ местахъ, и у него встречаются пінтическіе вымыслы:

"Сидитъ Афросинъя въ высокомъ терему,
За тридесять замками булатными,
А и буйные вётры не вихнуть на ее,
А красное солнце не печетъ лице:
А то-то, сударь, дъвушка, станомъ статна,
Станомъ статна и умомъ свершна,
Бълое лице какъ бы бълой сиъгъ,
А ягодицы какъ маковъ цвътъ,
Черныя брови какъ бы соболи,
Ясныя очи какъ у сокола." Стран. 87.

Послушайте жалобы Русской дівицы, пліненной Татарами:

"На бесёдё сидять три Татарина,
Три собаки наёздники,
Передъ ними ходить красна дёвица,
Руская дёвица полоняночка,
Молода Мареа Петровична,
Во слезахъ не можеть слово молвити,
Добрё жалобно причитаючи:
"О злочастная, моя буйна голова!
Горе горькое, моя руса коса!
А вечоръ тебя матушка разчесывала,
Разчесала матушка, заплетала;
Я сама, дёвица, знаю, вёдаю,
Расплетать будеть мою русу косу
Тремъ Татарамъ наёздникамъ." Стран. 209.

52 пізса: *охъ! въ юріь жить—некручину быть*, и по слогу и по мыслямъ, заслуживаетъ первое мѣсто въ нашихъ стихотвореніяхъ.

Даниловъ писалъ болве для людей необразованныхъ—
потому у него много фарсовъ; пълъ не для безсмертія,
а для удовольствія своихъ слишкомъ веселыхъ слушателей — по сему-то онъ пренебрегалъ умвренностію и
правилами благопристойности. Мвста, въ нашемъ изданіи, означенныя точками <sup>13</sup>) показывають, что туть
Пвецъ нашъ, пресыщенный дарами Бахуса и мечтаніями о сладострастныхъ Вакханкахъ, терялъ совершеню уваженіе къ стыдливости.... Онъ даже цвлыя
семь пвсенъ <sup>14</sup>) пустилъ по тому пути, на коемъ въ
последствіи прославился Барковъ, хорошій Поэть, къ
сожаленію, талантъ свой во зло употребившій.

Какова его мъра стиховъ?—Вольшею частію неопредъленная, тоническая, съ окончаніемъ каждаго стиха

<sup>14)</sup> Они помъщены въ подлинникъ:

| Серівй хорошь.                   | Посль     | λ: | 6.          |
|----------------------------------|-----------|----|-------------|
| Аганонушка.                      | n         | 79 | 25.         |
| Во веленомъ садочкъ.             | n         | "  | <b>52</b> . |
| Ожь горюна! ожь горю жмълина!    | <b>19</b> |    | <i>56</i> . |
| Теща, ты теща моя.               |           |    | <i>5</i> 7. |
| Свиньи хрю, поросята хрю.        |           |    |             |
| Стать почитать, стать сказывать. | _         | _  | <b>59</b> . |

Кром'в сихъ півсъ, оставлены мною въ рувописи еще двѣ: изъ монастыря Боюлюбова Старецъ Игримище (слѣдуетъ послѣ № 43), въ насмѣшливомъ тонѣ написанная и голубина книга сорока пядень (послѣ № 55), неприличная по смѣшенію духовныхъ вещей съ простонароднымъ разсвазомъ.

<sup>18)</sup> Изъ нихъ изключаются, также точками означенныя, мѣста: на страницѣ 60, гдѣ выпущенъ ненужный стихъ: по подполью наполявлися, въ скобкахъ помѣщенный въ подлинникѣ; два слова на стран. 422 и 423, означающія извѣстную фамилію, несправедливо поносимую Козаками и, на страницѣ же 423, слинявшія отъ времени строки.

даже до времень Кантемира, употреблявшаго стихи силлабическіе, не знали другой міры; ибо правильныя стопы появились гораздо позже. Сею мірою писали, съ большимь или меньшимь различіемь: Подскарбій Герасимь Даниловичь 18), сочинившій Предсловіе и двострочное сыласіе къ извістной Острожской Библіи; издатель Славянскаю Букваря (М. 1637. 8.) Василій Оедоровь Бурцовь; неутомимый въ трудахь, Учитель Царевича Оеодора Алексівнича, Симеонь Ситіановичь Полоцкій; плодовитый Митрополить Тобольскій Іоаннь Максимовичь 16); Каріонь Истоминь, изобразившій въ лицахь Славянскія буквы, и многіе другіе.

<sup>18)</sup> Апостоль, напечатанный, въ листъ, въ XVI вѣкѣ. Въ знаменитой библіотекѣ графа Ө. А. Толстова, подъ № 44, хранится экземпляръ онаго, при коемъ Королевская привилегія о запрещеніи печатанія и продажи сей книги гдѣ либо въ другомъ мѣстѣ, кромѣ Львова, подписана въ семъ городѣ Княземъ Острожскимъ Василіемъ и скрѣплена Подскарбіемъ Даниловичемъ 1576 года.

<sup>16)</sup> Симеонъ Петровскій, Ситіановичь, Полотскій и Іоаннъ Максимовичь, рожденные съ страстію писать стихи, къ сожальнію,
вялые и утомительные, извістны сділались между соотечественниками, первый во второй половинъ XVII, а другій въ самомъ
началь XVIII віжа. Ко всімъ своимъ твореніямъ, встати и некстати, въ началь и конці, они прикленвали Польско-Русскіе несносные вирши. Первый переложилъ всю Псалтирь стихами (М.
въ типографіи верхней 1680, въ листь), воспламенившую талантъ
Ломоносова и, что всего забавніе, присоединиль къ оной въ стикахъ Мюсяцословъ цілаго года. Воть примірь, почерпнутній изъ
первыхъ чисель місяца Сентября:

<sup>&</sup>quot;Мѣсяцословъ весь въ стісѣхъ полагаю, Бога и рабы Его прославляю.

Три піэсы: Дурень, тамъ на юрахъ повхали Бухары и у Спаса къ объдни звонять, написаны строфами.

Роды Поэзіи, употребленные Пѣвдомъ нашимъ, суть: Эпическій, такъ на примѣръ: Соловей Будиміровичь; Лирическій: охъ! въ 10р1ь жить—некручину быть! и пре-

| <del></del>                                       |
|---------------------------------------------------|
| Въ Ново лето, Столпника должно почитати 1.        |
| Сумеона, и Мареа чтится его мати.                 |
| Маманта мученика нынъ ублажаемъ,                  |
| Постника Іоанна купно прославляемъ.               |
| Анеіма Епіскопа за Христа страдавша               |
| Поемъ: и Өеоктіста въ постѣ пребывавша.           |
| Епіскопа Вавулу свята мученика 4.                 |
| Празднуемъ, и Мочсіа Пророка велика.              |
| Захаріи Пророка память почитаемъ, 5.              |
| Егоже чадо быти Предитечю знаемъ.                 |
| Міхаилъ Архістратигъ чюдо сотворилъ есть, 6.      |
| Водъ стремленіе на храмъ, во камень пустилъ есть. |
|                                                   |

Максимовичь, сверхъ многихъ сочиненій, въ огромномъ фоліанть, воспъль толкованіе молитви: Богородице Дльго радуйся (Черниговъ, 1707) и также стихами съ Латинскаго языка перевель и разположилъ азбучнымъ порядкомъ житія нѣкоторыхъ Святыхъ (Алфавить, Черниговъ, 1705, въ листь). Надъ симъ-то послѣднимъ трудомъ подшучиваетъ Кантемиръ въ 4 сатиръ, стих. 137—143.

"Я внаю, что когда хвалы принимаюсь

Писать, когда, Муза, твой нравъ сломить стараюсь, Сколько ногти ни грызу, и тру лобъ вспотвлый, Съ трудомъ стишка два сплету, да и тв не спвлы, Жостки, досадны ушамъ, и на тв походять, Что по цвлой азбукв Святыхъ житья водятъ."

Языкъ боговъ — Поэзія не одушевляеть такихъ стихотворцевъ; они не поють, но по словамъ Данилова (въ пізсъ: *стать почитать*, *стать сказывать*):

"Стихъ по стиху На дровняхъ волокутъ," имущественно тотъ и другой, соединенные вмѣстѣ. Изрѣдка встрѣчаются пѣсни Сатирическія: Чурилья Игуменья и смѣшанныя: да не жаль добра молодца битаго, жаль похмильнаго. Въ Агавонушки видѣнъ примѣръ пародіи Данилова собственнаго его произведенія, Соловья Будиміровича 17).

Нота стихотвореній скрипичная. Азбучныя отновки ея исправлены Г. Шпревичемъ (отцемъ), бывшимъ учителемъ музыки при Университетскомъ Влагородномъ Пансіонъ. Знатоки находять въ ней пріятные тоны. Г. Востоковъ 18) замѣчаетъ, что мѣра пѣнія въ напихъ сказкахъ соотвѣтствуетъ содержанію: приключенія богатырей Владиміровыхъ поются allegro vivace, Мастрюкъ Темрюковичь и пость Терентьище тодетаtо, Гришка разстрина andante, и т. д.

"Высота ли, высота поднебесная, Глубота, глубота океанъ море; Широко раздолье по всей земли, Глубоки омуты Дивпровские." Агавонушка:

"Высока ли, высота
Потолочная,
Глубока, глубота
Подпольная;
А и широко раздолье—
Передъ печью шестокъ,
Чистое поле—
По подлавечью.
А и синее море—
Въ лохани вода."

<sup>17)</sup> Соловей Будиміровичь:

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Въ *Опыть о Рускомъ стихосложеніи*, изданіе второе, Сиб. 1817. 8. стран. 155 и 156.

Выше замъчано, что оригиналъ Древнихъ Русскихъ Стихотвореній писань новымь почеркомь, безъ Ореографіи и безъ разділенія стиховъ; посему въ изданіи нашемъ исправлена первая и разделены последнія. Въроятно, въ обоихъ случаяхъ, вкрались и отноки, коихъ избъжать было трудно; ибо въ стихотвореніяхъ не вездъ соблюдено правильное удареніе (кадансь) и самый списокъ, во многихъ мъстахъ, обезображенъ невъждою переписчикомъ. Нъкоторыя погръщности въ языкъ, свойственныя времени, къ коему стихотворенія принадлежать, остались неприкосновенными; въ другомъ случат, при явныхъ ошибкахъ писца, осителились мы сдълать небольшія поправки: такъ въ 5 мъстахъ, въ 1 піэсъ, предлогь в прибавлень къ слову: вишенье; пошель, къ стиху: съ Великимъ Княвемь на широкой дворъ (стран. 358, стих. 6); вмъсто: не повърила, напочатано: повърила (стран. 70, ст. 7); вивсто: начается - качается (сгран. 81, ст. 17) и вивсто: во Чернизово градо-во Киевъ градъ (стран. 141, ст. 19).

Порядокъ въ отпечатаніи піэсь удержанъ тоть самой, какой слёдуеть въ оригиналь. Отличенныхъ же, въ оглавленіи, звъздочкою не находится въ первомъ изданіи Древнихъ Рускихъ Стихотвореній Г-на Якубовича.—Правописаніе собственныхъ именъ напечатано сообразно съ подлинникомъ.

Въ заключение можемъ увърить Читателей, что сверхъ означенныхъ выше поправокъ, ничего нами не прибавлено и не опущено, какъ у перваго Издателя, дълавшаго произвольныя въ стихахъ прибавления и сокращения.

К. Калайдовичь.

Указанія на страницы настоящаго изданія, соотв'яствующія ссылкамъ, сділаннымъ въ Предисловіи К. О. Калайдовича ко 2-му изданію Древнихъ Россійскихъ Стихотвореній.

| Стр. вновь перепечатан-<br>наго Предисловія къ из-<br>данію 1818 года. | Ссыяни на стр. текста<br>изданія 1818 г. | Стр. ваданія 1878 г |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| III.                                                                   | 67.                                      | 45.                 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | 51, 52 и 114.                            | 34, 35, 79.         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | 302.                                     | 207.                |  |  |  |  |  |  |
| IV.                                                                    | <b>73</b> .                              | <b>50.</b>          |  |  |  |  |  |  |
| -                                                                      | 383.                                     | <b>267.</b>         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | 48.                                      | 32.                 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | 409.                                     | 286.                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | 170.                                     | 117.                |  |  |  |  |  |  |
| VI.                                                                    | 85.                                      | 58.                 |  |  |  |  |  |  |
| XII.                                                                   | 75 n 358.                                | 51, 249.            |  |  |  |  |  |  |
| XIII.                                                                  | 180—194.                                 | 123, 132.           |  |  |  |  |  |  |
| XIV.                                                                   | 48.                                      | 32.                 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | 84.                                      | 57.                 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | 106 и 116.                               | 73 и 80.            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | 49.                                      | 33.                 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | 83.                                      | <b>56.</b>          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | 61.                                      | 41.                 |  |  |  |  |  |  |
| •                                                                      | 84.                                      | 57.                 |  |  |  |  |  |  |
| _                                                                      | 262 <b>z 3</b> 88.,                      | 179 и 271.          |  |  |  |  |  |  |
| XV.                                                                    | 87.                                      | 59.                 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | 209.                                     | 143.                |  |  |  |  |  |  |
| XVI.                                                                   | 60.                                      | 40.                 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | 422 и 423.                               | 296.                |  |  |  |  |  |  |
| XX.                                                                    | <b>358.</b>                              | 249.                |  |  |  |  |  |  |
| _                                                                      | 70.                                      | 47.                 |  |  |  |  |  |  |
| _                                                                      | 81.                                      | 55.                 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | 141.                                     | 97.                 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                          |                     |  |  |  |  |  |  |

| · | · |   | • | · |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

## ОГЛАВЛЕНІЕ

# древнихъ россійскихъ стихотвореній.

| 1.          | Соловей Будиміровичь              |   | •  |    | 1               |
|-------------|-----------------------------------|---|----|----|-----------------|
| 2.          | Гость Терентьище                  |   |    |    | 9               |
| 3.          | Дюкъ Степановичь                  | • |    |    | 15              |
| *4.         | Щелканъ Дудентьевичь              |   |    | •  | 21              |
| <b>5.</b>   | Мастрюкъ Темрюковичь              |   |    |    | <b>25</b>       |
| <b>*</b> 6. | Волхъ Всеславьевичь               |   |    | ٠. | <b>30</b>       |
| 7.          | Иванъ гостиной сынъ               |   | •  | •  | 36              |
| 8.          | Три года Добрынюшка стольничаль   |   |    | •  | 41              |
| 9.          | Василій Буслаевъ                  |   |    |    | 49              |
| 10.         | О женидьбъ Князя Владиміра        |   |    | •  | 58              |
| 11.         | Гришка разстрига                  |   |    |    | 70 -            |
| 12.         | На Бузанъ островъ                 |   |    |    | 73              |
| 13.         | Ерманъ взялъ Сибирь               |   | ٠. |    | 78 <sup>1</sup> |
| 14.         | Ставръ бояринъ                    |   |    | •  | 85              |
| 15.         | Иванъ Годиновичь                  |   | •  |    | 93              |
| 16.         | Гордей Блудовичь                  |   |    |    | 102             |
| 17.         | Чурила Пленковичь                 |   |    | •  | 107             |
| 18.         | Василій Буслаевь молиться вздиль. |   | ÷  |    | 114             |
| 19.         | Алёша Поповичь                    |   |    |    | 123             |
| 20.         | Добрыня Чудь покориль             |   |    |    | 133             |
|             | Михайло Казариновъ                |   |    |    | 139             |
| 22.         | Потокъ Михайло Ивановичь          | _ |    |    | 147             |

### - xxiv -

| 23. Сорокъ каликъ со каликою 15-                   |
|----------------------------------------------------|
| 24. Калинъ Царь                                    |
| 25. Царь Саулъ Леванидовичь 175                    |
| *26. Садко богатой гость 185                       |
| *27. Михайло Скопинъ                               |
| *28. Взятье Казанскаго Царства 19                  |
| *29. Подъ Конотопомъ подъ городомъ 19              |
| *30. Свътель, радошень Царь Алексъй Михай-         |
| ловичь 20                                          |
| *31. Когда было молодцу, пора, время великое. 20   |
| *32. Подъ Ригою стояль Царь Государь 20            |
| *33. Походъ Селенгинскимъ козакамъ 20              |
| *34. По доламъ дъвица копала коренья лютыя 20      |
| *35. Передъ нашими воротами утоптана трава. 21     |
| *36. Да не жаль добра молодца битаго — жаль        |
| похивльнаго                                        |
| *87. Изъ Крыму и изъ Нагаю 213                     |
| *38. По край моря синяго стояль Авовъ городъ. 21   |
| *39. Борисъ Шереметевъ                             |
| *40. Благословите, братцы, про старину сказать. 21 |
| *41. Князь Репнинъ                                 |
| *42. Во Сибирской украйнъ, во Даурской сторонъ. 22 |
| 43. Никитъ Романовичу дано село Преобра-           |
| женское                                            |
| *44. Садковъ корабль сталъ на моръ 23              |
| *45. Добрыня купался, змёй унесь 24                |
| 46. Первая повядка Ильи Муромца въ Кіевъ . 24      |
| 47. Илья тадилъ съ Добрынею 25                     |
| 48. Князь Романъ жену терялъ 25                    |
| *49. Во хорошемъ высокомъ теремъ, подъ крас-       |
| нымъ косящатымъ окошкомъ 25                        |

#### — XXV —

| <b>*5</b> 0. | Атаманъ Польской                |    | •   | • | •  | • | 261 |
|--------------|---------------------------------|----|-----|---|----|---|-----|
| <b>*</b> 51. | На Литовскомъ рубежъ            | •  | • . |   |    |   | 262 |
| <b>*</b> 52. | Охъ! въ горъ жить-некручинну    | бн | ТЬ  |   |    |   | 266 |
| <b>*</b> 53. | Чурилья Игуменья                | •  |     |   | •  |   | 267 |
| *54.         | Высота ли, высота поднебесная . | •  |     |   |    |   | 270 |
| *55.         | Дурень                          |    |     |   |    |   | 272 |
| <b>*</b> 56. | Тамъ на горахъ навхали Бухары.  | •  |     |   | .• |   | 281 |
| <b>*</b> 57. | У Спаса къ объдни звонять       |    |     |   |    |   | 283 |
| <b>*58.</b>  | Усы, удалы молодцы              | •  |     | • |    |   | 286 |
| <b>*5</b> 9. | Кто Травника не слыхалъ?        | •  |     |   |    |   | 290 |
| <b>*60.</b>  | О станишникахъ, или разбойника  | ХЪ |     |   |    |   | 293 |
| *61.         | О Атаманъ Флоръ Минаевичъ       |    |     |   |    |   | 295 |

То старина, то и дъянье: Синему морю на утьшенье, Быстрымъ ръкамъ слава до моря; А добрымъ людямъ на послушанье, Веселымъ молодиамъ на потъшенье.

Древн. Росс. Стих. стран. 20.

# ДРЕВНІЯ РОССІЙСКІЯ СТИХОТВОРЕНІЯ.

I.

# соловей будиміровичь.



Высота ли, высота поднебесная, Глубота, глубота океанъ море; Широко раздолье по всей земли, Глубоки омуты Дивпровскіе.

Изъ-за моря, моря синяго,
Изъ глухоморья зеленаго.
Отъ славнаго города Леденца,
Отъ того-де Царя, въдь заморскаго
Выбъгали, выгребали тридцать кораблей,
Тридцать кораблей — единъ корабль
Славнаго гостя, богатаго,
Молода Соловья, сына Будиміровича.
Хорошо корабли изукрашены;
Одинъ корабль получше веъхъ:
У того было сокола у корабля
Виъсто очей было вставлено
По дорогу каменю, по яхонту;
Виъсто бровей было прибивано
По черному соболю Якутскому,

И Якутскому, въдь Сибирскому; Вивсто уса было воткнуто Два острые ножика булатные; Вместо ушей было воткнуто Два остра копья Мурзамецкія; И два горностая повъщены, И два горностая, два зимніе; У того было сокола у корабля Вивсто гривы прибивано Двѣ лисицы бурнастыя; Вивсто хвоста повешено, На томъ было соколв кораблв, Два мѣдвѣдя бѣлые заморскіе; Носъ, корма по туриному, Бока взведены по звериному. — Въгутъ ко городу Кіеву, Къ ласкову Князю Владиміру. На томъ соколѣ кораблѣ Сдъланъ муравленъ чердакъ, Въ чердакъ была бесъда — дорогъ рыбій зубъ, Подернута беседа рытымъ бархатомъ; На беседето сидель Купавъ молодецъ, Молодой Соловей, сынъ Вудиміровичь; Говорилъ Соловей таково слово: «Гой еси вы, гости корабельщики, И всв пеловальники любимые! Какъ буду я въ городъ Кіевъ, У ласкова Князя Владиміра, Чемъ мев-ко будеть Князя дарить, Чемъ света жаловати? Отвъчають гости корабельщики, И всъ цъловальники любимые: «Ты славной, богатой гость, Молодой Соловей, сынъ Вудиніровичь! Есть, сударь, у васъ золота казна, Сорокъ сороковъ черныхъ соболей,

Вторые сорокъ бурнастыхъ лисицъ; Есть, сударь, дорога камка, Что недорога камочка- узоръ хитеръ: Хитрости были Царя-града, А и мудрости Герусалима, Замыслы Соловья Будиміровича; На злать, на серебрь-не погнъваться. Прибъжали корабли подъ славной Кіевъ градъ, Якори метали въ Днъпръ ръку, Сходни бросали на крутъ бережокъ, Товарную пошлину въ таможит платили Со всьхъ кораблей семь тысячей, Со всъхъ кораблей, со всего живота. — Браль Соловей свою золоту казну: Сорокъ сороковъ черныхъ соболей, Вторые сорокъ бурнастыхъ лисицъ. Пошель онь ко ласкову Князю Владиміру, Идеть во гридню, во свътлую; Какъ бы на пяту двери отворялися, Идеть во гридню Купавъ молодецъ, Молодой Соловей, сынъ Будиміровичь, Спасову образу молится, Владиміру Князю кланяется, Княгинъ Апраксъевной наособицу, И подносить Князю свои дороги подарочки: Сорокъ сороковъ черныхъ соболей, Вторые сорокъ бурнастыхъ лисиль; Княгинъ поднесъ камку бъло-хрущатую, Недорога камочка — узоръ китеръ: Хитрости Царя-града, Мудрости Іерусалима, Замыслы Соловья, сына Будиміровича; На злать и серебрь — не погнъваться. Князю дары полюбилися, А Княгинъ наипаче того: Говорилъ ласковой Владиміръ Князь:

«Гой еси ты, богатой гость, Соловей, сынъ Будиміровичь! Заимуй дворы Княженецкіе, Заимуй ты боярскіе. Заимуй дворы и дворянскіе. Отвъчаетъ Соловей, сынъ Вудиміровичь: «Ненадо мнъ дворы Княженецкіе, И ненадо дворы боярскіе, И ненадо дворы дворянскіе; Только ты дай мнв загонъ земли, Непаханыя и неораныя, У своей, осударь, Княженецкой племянницы, У молоды Запавы Путятишной, Въ ея, осударь, зеленомъ саду, Въ вишеньт, въ ортшеньт, Построить мив Соловью снаряденъ дворъ. Говорилъ, сударь, ласковой Владиміръ Князь: «На то тебъ съ Княгинею подумаю;» А подумавши, отдавалъ Соловью загонъ земли. Непаханыя и неораныя. Походилъ Соловей на свой червленъ корабль, Говорилъ Соловей, сынъ Будиміровичь: «Гой еси вы, мои люди работные! Берите вы топорики булатные, Подите къ Запавъ въ зеленой садъ, Постройте мнв снарядень дворь, Въ вишеньъ, въ оръшеньъ.» Съ вечера, позднимъ поздно, Будто дятлы въ дерево пощолкивали, Работала его дружина хорабрая, Ко полуночи и дворъ поспълъ: Три терема златоверховаты, Да трои свии косящатыя, Да трои свии рвшетчатыя. Хорошо въ теремахъ изукратено: На небъ солнце, въ теремъ солнце;

На небъ мъсяцъ, въ теремъ мъсяцъ; На небъ звъзды, въ теремъ звъзды; На небъ заря, въ теремъ заря — И вся красота поднебесная. Рано зазвонили къ заутрени, -Ото сна-то Запава пробужалася, Посмотрела сама въ окошечко косящатое, Въ вишенье, въ орфшенье, Во свой, въдь хорошій, во зеленой садъ; Чудо Запавъ показалося Въ ея хорошемъ, зеленомъ саду, Что стоять три терема златоверховаты. Говорила Запава Путятишна: «Гой еси, нянюшки и мамушки, Красныя свиныя дввушки! Подтет-ко, посмотритет-ко, Что мив за чудо показалося. Въ вишенью, въ оръщенью Отвъчають нянюшки, мамушки, И свиныя красныя дввушки: «Матушка, Запава Путятишна! Изволь-ко сама посмотръть: Счастье твое на дворъ въ тебв пришло.» Скоро-де Запава наряжается, Надъвала тубу соболиную, Цвна-то шубъ три тысячи, А пуговки въ семь тысячей, --Пошла она въ вишенье, въ орешенье, Во свой во хорошъ, во зеленой садъ; У перваго терема послушала: Туть въ теремъ щелчить, молчить ---Лежить Соловьева золота казна. Во второмъ теремъ послушала: Туть въ терейв потихоньку говорять, Поиаленьку говорять, все молитву творять — Молится Соловьева матушка

Со вдовы честны, многоразумными. У третьяго терема послушала: Туть въ теремъ музыка гремить. Входила Запава въ свии косящатыя, Отворяла двери на пяту, -Вольно Запава испугалася, Ръзвы ноги подломилися, Чудо въ тереив показалося: На небъ солнце, въ теремъ солнце; На небъ мъсяцъ, въ теремъ мъсяцъ; На небъ звъзды, въ теремъ звъзды; На небъ заря, въ тереиъ заря --И вся красота поднебесная. Подломились ея ноженьки развыя; --Втапоры Соловей, онъ догадливъ быль, Вросиль свои звончаты гусли, Подхватываль девицу за белы ручки, Клаль на кровать слоновыхъ костей, Да на тв ли перины пуховыя; «Чего-де ты, Запава, испужалася? Мы-де оба на возрасть. «А и я-де дъвица на выданьъ, Пришла-де сама за тебя свататься. Туть они и помолвили. Цъловалися они, миловалися, Золотыми перстнями помвнялися; Проведала его Соловьева матупіка, Честна вдова Амелеа Тимоееевна; Свадьбу кончити посрочила: «Съвзди-де за моря синія. И когда-де тамъ разторгуеться, Тогда и на Запавъ женишься.» Отважаль Соловей за моря синія; Втапоры повхаль и голой Шапь Давидь Поповъ, Скоро за морями исторгуется, А скорви того назадь въ Кіевъ прибъжаль;

Приходиль во ласкову Князю съ подарками, Принесъ сукно смурое, Да крашенину печатную. — Втапоры Князь сталъ спрашивати: «Гой еси ты, голой Шапъ Давидъ Поповъ! Гдв ты слыхаль, гдв видываль, Про гостя богатаго, про молода Соловья, сына Будиміровича? Отвъчаль ему голой Шапь: «Я-де объ немъ слышалъ, Да и самъ подлинно видълъ въ городъ Леденцъ. У того Царя запорскаго; Соловей у Царя въ протаможье попалъ, И за то посаженъ въ тюрьму, А корабли его отобраны На егожъ Царское Величество. Туть ласковой Владимірь Князь закручинился, — Скоро вздумаль о свадьбъ, Что отдать Запаву за голаго Шапа Давида Попова. Тысяцкой — ласковой Владинірь Князь, — Свашела — Княгиня Апраксвевна, — Въ повзду Князи и бояра, Поважали ко церкви Вожіи. Втапорыжъ въ Кіевъ флотъ пришелъ Вогатаго гостя, молода Соловья, сына Вудиміровича, Ко городу ко Кіеву, Якори метали во быстрой Дивпръ, Сходни бросали на крутъ, красенъ бережокъ; Выходиль Соловей со дружиною, Изъ сокола корабля съ каликами: Во бъломъ платьи сорокъ каликъ со каликою — Походили они ко честной вдовъ Амелеъ Тимоесевнъ, Правять челобитье оть сына ея, гостя богатаго, Оть молода Соловья Будиміровича, Что прибыль флоть въ девяность корабляхъ,

И стоить на быстромъ Дивпрв, подъ городомъ Кіевомъ; А оттуда пошли ко ласкову Князю Владиміру На Княженецкой дворъ, И стали во единой кругъ. Втапоры следоваль со свадьбою Владиміръ Князь въ домъ свой, --И пошли во гридни свътлыя, Садилися за столы бѣлодубовые, За яства сахарныя, И позвали на свадьбу сорокъ каликъ со каликою. Тогда ласковой Владиміръ Князь Велълъ подносить вина имъ заморскія И меда сладкіе. Тотчась по поступкамъ Соловья опознывали, Приводили его ко Княженецкому столу, Сперва говорила Запава Путятишна: «Гой еси мой, сударь, дядюшка, Ласковой, сударь, Владиміръ Князь! Тотъ-то мой прежній обрученной женихъ Молодой Соловей, сынъ Будиміровичь, — Прямо, сударь, скачу-обезчету столы. Говориль ей ласковой Владимірь Князь: «А ты, гой еси, Запава Путятишна! А ты прямо не скачи — не безчести столы; Выпускали ее изъ-за дубовыхъ столовъ — Пришла она къ Соловью, поздоровалась, Взяла его за рученьку бълую, И пошла за столы бълодубовы, И сели они за яства сахарныя, на большо иссто. Говорила Запава таково слово Голому Шапу Давиду Попову: «Здравствуй! женимши, да не съ къмъ спать.» Втапоры ласковой Владиміръ Князь весель сталь, А Княгиня наипаче того; Поднимали пирушку великую.

# гость терентьище.



Въ стольномъ Нов в городъ, Было въ улицъ во Юрьевской, Въ слободъ было Терентьевской; А и жиль быль богатой гость. А по имени Терентьище: У него дворъ на пелой версть, А кругомъ двора жельзной тынъ, На тынинкъ по маковкъ, А и есть по жемчужинкъ; Ворота были вальящатыя, Вереи хрустальныя, Подворотина рыбій зубъ. Середи двора гридня стоить --Покрыша съдыхъ бобровъ, Потолокъ черныхъ соболей, А и матица-то валженая, Выла печка муравленая, Середа была кирпичная; А на середи кроватка стоить, Да кровать слоновыхъ костей,

На кровати перина лежить, На перинъ зголовье лежить, На зголовьъ молодая жена Авдотья Ивановна. Она съ вечера трудна, больна, Со полуночи недужна вся, — Разходился недугъ въ головъ, Разыгрался утинъ въ хребтъ, Пустился недугъ къ сердпу,

Говорила молодая жена Авдотья Ивановна: «А и гой еси, богатой гость, И по имени Терентьище! Возми мои золотые влючи, Отныкай окованъ сундукъ, Вынимай денегь сто рублевь; Ты поди, дохтуровъ добывай, Волхи-то спрашивати.» А втапоры Терентьище Онъ жены своей слушался, И жену-то во любви держалъ; Онъ взяль золоты ея ключи, Отиыкаль оковань сундукъ, Вынималь денегь сто рублевь, И пошель дохтуровь добывать. Онъ будетъ Терентьище У честна вреста Вздвиженья, У жива моста Калинова; Встрвчу Терентынцу Веселые скоморохи. Скоморохи люди въжливые, Скоморохи очестливые, Объ ручку Терентью челомъ: «Ты здравствуй, богатой гость,

И по имени Терентынще! Лоселева-те слыхомъ не слыхать, И доселева видомъ не видать, А и ноив ты, Терентьище, А и бродишъ по чисту полю, Что корова заблудящая, Что ворона залетящая. А и на то-то онъ не сердится; Говорить имъ Терентьище: «А и вы гой, скоморохи молодцы! Что не самъ я Терентій зашель, И не конь-то богатаго завезъ, Завела нужда, бъдность; . . . . у меня есть молодая жена Авдотья Ивановна. Она съ вечера трудна, больна, Со полуночи недужна вся, — Разходился недугъ въ головъ, Разыгрался утинъ въ хребтв, Пустился недугь къ сердцу,

А кто бы-де недугамъ нособилъ, Кто недуги бы прочь отгонилъ Отъ моей молодой жены, Отъ Авдотьи Ивановны, Тому дамъ денегъ сто рублевъ — Безъ единыя денежки. Веселые молодцы догадалися, Другъ на друга оглянулися, А сами усмъхнулися:
«А и ты гой еси, Терентьище, Ты намъ что за труды завлатизиъ?» «Вотъ вамъ даю сто рублевъ.»

Повели его Терентъища

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

По славному Новугороду, Завели его Терентыща Во тоть во темный рядь, А купили шелковой мѣхъ: Дали два гроша мѣшокъ; Пошли они во червленой рядъ, Да купили червленой вязъ, А и дубину ременчатую, Половина свинцу налиту: Дали за нее десять алтынъ. Посадили Терентьища Во тотъ шелковой мѣхъ ---Мъхоноша за плеча взялъ, Пошли они скоморожи Ко Терентьеву ко двору Молода жена опасливая Въ окошечко выглянула: «А и вы гой еси, веселые молодцы! Вы къ чему на дворъ идете, чата умод ав вникох отР Говорять веселые молодцы: «А и гой еси, молодая жена Авдотья Ивановна! А и мы тебъ челобитье несемъ Оть гостя богатаго, И по имени Терентьища -- > И она спохватилася за то: «А и вы гой еси, веселые молодцы! Гдв его видвли, А гдв про него слышали? Отвѣчають веселые молодцы: «Мы его слышали, Сами доподлино видъли У честна креста Вздвиженья, У жива моста Калинова, Голова по себѣ его лежить

И вороны въ . . . клюють. Говорила молодая жена Авдотья Ивановна: «Веселые скоморохи! Вы подите во свътлую гридню, Садитесь на лавочки, Поиграйте во гусельцы, И пропойте-ко пъсенку, Про гостя богатаго, Про стараго..... сына, И по имени Терентьища: Во дому бы его въкъ не видать. Веселые скоморохи Садилися на лавочки, Заиграли во гусельцы, Запъли они пъсенку: «Слушай шелковой мѣхъ, Мъхоноша за плечами, А слушай Терентій гость, Что про тебя говорять, Говорить молодая жена Авдотья Ивановна, Про стара мужа Терентьица Про стараго . . . . . сына: Во дому бы тебя въкъ не видать; Шевелись шелковой мѣхъ, Мѣхоноша за плечами, Вставай-ко Терентынце Лечить молодую жену, Бери червленой вязъ, Ты дубину ременчатую, Походи-ко Терентынце По своей свътлой гридни И по середи кирпищатой Ко занавћеу бълому, Ко кровати слоновыхъ костей,

Ко перинъ, ко пуховыя, А лѣчи-ко ты, Терентьище, А лічи-ко ты молоду жену Авдотью Ивановну. Вставаль же Терентыще Ухватилъ червленой вязъ, А дубину ременчатую, Половина свинцу налиту, Походиль онъ Терентьище По своей свётлой гридне, За занавѣсу бѣлую, Ко кровати слоновыхъ костей, Онъ сталъ молоду жену лечить Авдотью Ивановну: Шлыкъ съ головы у нея сшибъ, Посмотрить Терентыище На кровать слоновыхъ костей, На перину, на пуховую, --А недугъ-отъ пошевеливается Подъ одвяломъ соболинымъ; — Онъ-то, Терентыще, Недуга-то вонъ погналъ, Что дубиною ременчатою; А недугъ-отъ не путемъ Въ окошко скочилъ, Чуть головы не сломилъ — На корачкахъ ползаетъ, Одва отъ окна отполозъ. Онъ оставилъ недужище: Кафтанъ хрущатой камки, Камзоль баберековой, А и денегь пятьсотъ рублевъ; Втапоры Терентьище Далъ еще веселымъ Другое сто рублевъ, За правду великую.

#### III.

## дюкъ степановичь.



Изъ-за моря, моря синяго, Изъ славна Волынца, красна Галичья, Изъ тоя Карелы богатыя, Какъ ясенъ соколъ вонъ вылетывалъ, Какъ бы бълой кречетъ вонъ выпархивалъ,-Выважаль удача, доброй молодець, Молодой Дюкъ сынъ Степановичь, По прозванью Дюкъ былъ Боярскій сынъ: А и конь подъ нимъ, какъ бы лютой звърь, Лютой звірь конь-и бурь, космать, У коня грива на лѣву сторону, до сырой земли; Онъ самъ на конъ, какъ ясенъ соколъ, Кръпки доспъхи на могучихъ плечахъ; Немного съ Дюкомъ живота пошло, Что куякъ и панцырь чиста серебра, А кольчуга на немъ красна золота, А куяку и панцырю цена лежить три тысячи, А кольчугь на немъ красна золота Цана сорокъ тысячей, А и конь подъ нимъ въ пять тысячей, Почему коню пвна пять тысячей? За ръку онъ броду не спрашиваетъ, Котора ръка цъла верста пятисотная,

Онъ скачеть съ берегу на берегъ: Потому цѣна коню пять тысячей. Еще съ Люкомъ не много живота пошло: Пошель тугой лукъ разрывчатой, А цвна тому луку три тысячи, Потому дена луку три тысячи: Полосы были серебряны, А рога красна золога, А и тетивочка была шелковая, А бълаго шелку Шимаханскаго; И колчанъ пошелъ съ нимъ каленыхъ стрелъ, А въ колчанъ было за триста стрълъ, Всякая стръла по десяти рублевъ, А и еще есть во колчанъ три стрълы, А и темъ стреламъ цены неть, Цѣны не было и несвѣдомо; Потому твиъ стрвланъ цвны не было: Колоты онв были изъ трость древа, Строганы ть стрълки во Новьгородъ, Клеены онъ клеемъ осетра рыбы, Перены онъ перьицемъ сиза орла, А сиза орла, орла орловича, А того орла, птины Канскія, — Не тоя-то Камы, коя въ Волгу пала, А тоя-то Каны за синимъ моремъ, -Своимъ устьемъ впала въ сине море; -А леталь орель надъ синимъ моремъ, А ронилъ онъ перьида во сине море, А бъжали гости корабельщики, Собирали перья на синемъ моръ, Вывозили перья на святую Русь, Продавали душамъ краснымъ дѣвицамъ: Покупала Дюкова матупіка Перо во сто рублевъ, во тысячу. --Почему тв стрвлки дороги? Потому они дороги,

Что въ ушахъ поставлено по тирону, По каменю, по дорогу самоцветному; А и еще у техъ стрелокъ Подлъ ушей перевивано Аравитскимъ золотомъ. Вздить Дюкъ подле синя моря И стръляеть гусей, бълыхъ лебедей, Перелетныхъ, сврыхъ налыхъ уточекъ; Онъ днемъ стрвляетъ Въ ночи тв стрвлки сбираеть, Какъ днемъ-то стрелочекъ не видети, А въ ночи тв стрвлки что сввчи горять -Свъчи теплются воску яраго: Потому онв стрвлки дороги. Настрыляль онь Дюкь гусей, былыхь лебедей, Перелетныхъ, сърыхъ малыхъ уточекъ, Повкаль ко городу Кіеву, Ко ласкову Князю Владиміру; Онъ будеть въ городѣ Кіевѣ, Что у ласкова Князя Владиміра, Середи двора Княженецкаго, — А сскочиль онь со добра коня, Привязаль коня къ дубову столбу, Къ кольцу булатному, Походиль во гридню, во светлую, Ко Великому Князю Владиміру; Онъ молился Спасу со Пречистою, Поклонился Князю со Княгинею, На всв четыре стороны. Тугь сидять Князи, Вояра, Скочили всв на резвы ноги, А глядять на молодца, дивуются; — И Владиміръ Князь, стольной Кіевской Приказалъ наливать чару зелена вина въ полтора ведра, Подавали Дюку Степанову, Принимаеть онъ, не чванится,

А принялъ чару единой рукой, А выпиль чару единымъ духомъ; --И Владиміръ Князь стольной Кіевской Посадиль его за единой столь хліба кушати, А и повары были догадливые, Носили яства сахарныя И носили питья медвяныя, И клали калачики крупичаты Передъ того Дюка Степанова. А сидить Дюкъ за единымъ столомъ Со тыми Князи и Бояры, Откушалъ калачики крупичаты --Онъ верхню корочку отланываетъ, А нижню корочку прочь откладываеть. А во Кіевъ быль щастливь добръ Какъ бы молодой Чюрила, сынъ Пленковичь-Оговорилъ онъ Дюка Степанова: «Что ты Дюкъ, чемъ чванишся? --Верхню корочку отламываешъ, А нижню прочь откладываешъ. Говорилъ Дюкъ Степановичь: •Ой ты ой еси, Владиміръ Князь! Въ томъ ты на меня не прогиввайся --Печки у тебя биты глиняны, А подики кирпичные, А помѣлечко мочальное Въ лохань обмакивають: А у меня Дюка Степанова, А у моей сударыни матушки, Печки были муравлены, А подики мѣдные, Помълечко шелковое Въ сыту медвяную обмакивають; Калачикъ съвшъ - больше хочется. Втапоры Князю Владиміру Захотелось къ Дюку тапи,

Зоветь съ собой Князей, Бояръ, И взялъ Чюрила Пленковича — И прівхали они на пашню къ нему, Ко тымъ крестьянскимъ дворамъ; И туть у Дюка стряпчій быль Припась про Князя Владиміра почестной столь, И садился ласковой Владиміръ Князь Со своими Князи, Бояры За тв столы бълодубовы; И втепоры повары были догадливы, Носили яства сахарныя И питья медвяныя. ---И будеть день въ половину дни И будеть столь во полу столь -Владиміръ Князь полсыта навдается, Полпьяна напивается, Говориль онь туть Дюку Степанову: «Каково про тебя сказывали, Таковъ ты и есть.» Покушавши, ласковой Владиміръ Князь Вельль домь его переписывать, И быль въ томъ дому, сутки четверо; А и домъ его крестьяногой переписывали Вумаги не стало. То оттеля Дюкъ Степановичь Повелъ Князя Владиміра Со всеми гостьми и со всеми людьми Ко своей сударын в матушк в — Честной вдовѣ многоразумныя; И будуть онв въ высокихъ теремахъ, И ужасается Владиміръ Князь, Что въ теремахъ хорошо изукрашено. И втапоры честна вдова, Дюкова матушка, Объдъ чинила про Князя Владиміра И про всъхъ гостей, про всъхъ людей; И садился Владиміръ Князь За столы убраные, за яства сахарныя

Со всеми гостьми, со всеми людьми. Втапоры повары были догадливы, Носили яства сахарныя, питья медвяныя. -И будеть день въ половину дни, Вудеть столь во полу столь, Говориль онь, ласковой Владимірь Князь: «Исполать тебь, честна вдова многоразумная Со своимъ сыномъ, Дюкомъ Степановымъ! Употчивала меня со всеми гостьми, со всеми людьми; Хотель было вашь и этогь домь описывать, Да отложиль всв печали на радости.» И втапоры честна вдова многоразумная Дарила Князя Владиміра Своими честными подарками: Сорокъ сороковъ черныхъ соболей, Вторые сорокъ бурнастыхъ лисицъ; Еще сверхъ того каменьи самоцевтными.

То старина, то и дѣянье: Синему морю на утѣшенье, Быстрымъ рѣкамъ слава до моря; А добрымъ людямъ на послушанье, Веселымъ молодцамъ на потѣшенье.

#### IV.

## ЩЕЛКАНЪ ДУДЕНТЬЕВИЧЬ.



А и дъялося въ Ордъ, Передвялось въ Вольшой, --На стуль золоть, На рытомъ бархатъ, На червчатой камкъ Сидить туть Царь Азвякъ, Азвякъ Тавруловичь; — Суды разсуживаеть И ряды разряживаеть, Костылемъ размахиваеть По бритымъ темъ усамъ, По Татарскимъ темъ головамъ, По сининъ плетамъ. Шурьевъ Царь дарилъ, Азвякъ Тавруловичь, Городами стольными: Василья на Плесу, Гордвя къ Вологдв, Ахрамея къ Костромъ; Одного не пожаловалъ Любимаго турина Щелкана Дюдентьевича. За что не пожаловаль? И за то онъ не пожаловаль,

Его дома не случилося, Уважаль-то младь Щелканъ Въ дальную землю Литовскую, За моря синія, Бралъ онъ, младъ Щелканъ. Дани, невыходы, Царски невыплаты; Съ Князей бралъ по сту рублевъ, Съ Бояръ по пятидесять, Съ крестьянъ по пяти рублевъ, -У котораго денегь нъть, У того дитя возметь; У котораго дитя нътъ, У того жену возметь; У котораго жены-то нать, Того самаго головой возметь. Вывезъ младъ Щелканъ Дани выходы, Царскія невыплаты; Вывель младъ Щелканъ Коня во сто рублевъ, Съдло во тысячу, Уздъ цъны ей нъть. Не твиъ узда дорога, Что вся узда золота, Она твиъ узда дорога, Царское жалованье Государево Величество; А не льзя дескать, Тое узды ни продать, ни променять И друга дарить, Щелкана Дудентьевича. Проговорить младъ Щелканъ, Младъ Дудентьевичь: «Гой еси, Царь Азвякъ, Азвякъ Тавруловичь!

Пожаловаль ты молодцовъ Любиныхъ шуриновъ, Двухъ удалыхъ Ворисовичевъ: Василья на Плесу, Гордъя къ Вологдъ, Ахрамея къ Костромѣ; Пожалуй ты, Царь Азвякъ, Пожалуй ты меня Тверью старою, Тверью богатою, Двумя братцами родимыми, Дву удалыми Ворисовичи.» Проговорить Царь Азвякъ, Азвякъ Тавруловичь: «Гой еси, шуринъ мой Щелканъ Дудентьевичь! Заколит-ко ты сына своего, Сына любимаго, Крови ты чашу нацеди. Выпей ты крови тоя, Крови горячія; И тогда я тебя пожалую Тверью старою, Тверью богатою, Двумя братцами родимыми, Дву удалыми Ворисовичи. Втапоры младъ Щелканъ Сына своего закололъ, Чашу крови нацедиль, Крови горячія, Выпиль чашу тоя крови горячія; А втапоры Царь Азвякъ За то его пожаловалъ Тверью старою, Тверью богатою, Двумя братцами родиными,

Дву удалыми Ворисовичи. И втепоры младъ Щелканъ Онъ судьею насълъ Въ Тверь ту старую, Въ Тверь ту богатую; А немного онъ судьею сидълъ: И вдовы-то безчестити, Красны дівицы позорити, Надо всвии наругатися, Надъ домами насмѣхатися. Мужики-то старые, Мужики-то богатые, Мужики посадскіе, Они жалобу приносили Двумъ братцамъ родинымъ, Двумъ удалымъ Борисовичамъ; Отъ народа они съ поклономъ Пошли, съ честными подарками-И понесли они честные подарки Злата, серебра и скатнаго жемчугу. Изошли его въ домъ у себя Щелкана Дудентьевича; Подарки приняль отъ нихъ, Чести не воздаль имъ. Втапоры младъ Щелканъ Зачванился онъ, загординился, И они съ нимъ раздорили-Одинъ ухватилъ за волосы, А другой за ноги, И туть его разорвали. Тутъ смерть ему случилася, Ни на комъ не сыскалося.

#### мастрюкъ темрюковичь.



Въ годы прежніе, времена первоначальныя, При бывшемъ вольномъ Царѣ, при Иванѣ Васильевичъ, Когда холостъ былъ Государь Царь Иванъ Васильевичь, Поизволилъ онъ женитися:

Вереть онъ Царь Государь не у себя въ каменной Москвѣ, А береть онъ Царь Государь въ той Золотой Ордѣ, У того Темрюка Царя, у Темрюка Степановича, Онъ Марью Темрюкову, сестру Мастрюковну, Купаву Крымскую, Царицу благовѣрную.

А и Царскаго поъзду полторы было тысячи, — Князи, Бояра, могучіе богатыри, Пятьсоть Донскихь козаковь,

Что ни лучшихъ добрыхъ молодцовъ.
Здравствуетъ Царь Государь черезъ рѣки быстрыя,
Черезъ грязи Смоленскія, черезъ лѣса Брынскіе,
Онъ здравствуетъ Царь Государь въ той Золотой Ордѣ,
У того Темрюка Царя, у Темрюка Степановича;
Онъ понялъ Царь Государь Царицу благовѣрную

Марью Темрюковну, сестру Мастрюкову, И взяль въ провожатые за ней триста Татариновъ, Четыреста Бухариновъ, пять соть Черкашениновъ И любимаго турина Мастрюка Темрюковича, Молодаго Черкашенина.

Ужъ Царскаго потаду безъ малаго три тысячи, — Везутъ золоту казну ко Царю въ каменну Москву, Перетхалъ Царь Государь онъ реки быстрыя,

Грязи Смоленскія и ліса Брынскіе Онъ здравствуєть Царь Государь у себя въ каменной Москві,

Во палатахъ бѣлокаменныхъ, Въ возлюбленной Крестовой своей, — Пиръ на веселѣ, повелъ столы на радостяхъ. И всѣ ли Князи, Вояра, могучіе богатыри И гости званые пятьсотъ Донскихъ козаковъ

Пьють, вдять, потвшаются,

Зелено вино кушають, Вълу лебедь рушають;

А единъ не пьеть, да не встъ Царской гость дорогой, Мастрюкъ Темрюковичь, молодой Черкашенинъ.

И за чъмъ клъба соли не встъ, велена вина не кушаетъ, Вълу лебедь не рушаетъ? у себя на умъ держитъ: Изошелъ онъ семь городовъ, поборолъ онъ семдесятъ

борцовъ —

И по себѣ борца не нашелъ,— И только онъ думаетъ—ему въра поборотися есть У Царя въ каменной Москвѣ,

Хочеть Царя потвшити

Со Царицею благовърною, Марьею Темрюковною; Онъ хочеть Москву загонять, сильно Царство Московское. Никита Романовичь объ томъ Царю доложилъ,

Царю Ивану Васильевичу:

«А и гой еси, Царь Государь, Царь Иванъ Васильевичь! Всѣ Князи, Бояра, могучіе богатыри Пьють, ѣдять, потёшаются

На великихъ на радостяхъ;

Одинъ не пьетъ, не ѣстъ твой Царской гость дорогой, Мастрюкъ Темрюковичь, молодой Черкашенинъ, У себя онъ на умъ держитъ, въра поборотися есть, Твое Царское Величество потъшити со Царицею благовърною.

Говорить туть Царь Государь, Царь Иванъ Васильевичь: «Ты садися, Никита Романовичь, на добра коня, Побъги по всей Москвъ.

По широкимъ улицамъ и по частымъ переулочкамъ.» Онъ будетъ, дядюшка, Никита Романовичь Середь Юръя Повольскаго, слободы Александровы; Два братца родимые по базару похаживаютъ,

А и бороды бритыя, усы торженые, А платье Саксонское, сапоги съ разтрубами, Объ ручку—то дядюшкъ челомъ:

«А и гой еси ты, дядюшка, Никита Романовичь!
Кого ты спрашиваешь? мы борцы въ Москвъ похваленые,
Молодцы поученые, славные.»

Никита Романовичь привель борцовъ ко дворцу. Говорили туть борцы молодиы: «ты, Никита Романовичь,

Ты изволь объ томъ Царю доложить, Смёть ли нога ступить съ Царскимъ шуриномъ,

И смъть ли его побороть.

Пошель онъ Никита Романовичь
Обътомъ Царю доложилъ, что привель борцовъ ко дворцу.
Злата труба протрубила во полатъ бълокаменной,
Говориль туть Царь Государь, Царь Иванъ Васильевичь:
«Ты, Никита Романовичь, веди борцовъ на дворъ, на
дворецъ Государевой,

Борцовъ ученыихъ, молодцовъ похваленыихъ— И въ томъ имъ приказъ отдавай; Кто бы Мастрюка поборолъ, Царскаго шурина, Платье бы съ плечь снялъ, да нагаго съ круга спустилъ, А нагаго, какъ мать родила, а и мать на свътъ пустила?» Послышалъ Мастрюкъ борцовъ, скачеть прямо Мастрюкъ

Изъ мъста большаго, изъ угла передняго, Черезъ столы бълодубовы, черезъ яства сахарныя, черезъ питья медвяныя;

Левой ногой задель за столы белодубовы,

Повалилъ онъ тридцать столовъ, Да прибилъ триста гостей:

Живы—да негодны, на корачкахъ ползають по палатъ бълокаменной:

То похвальба Мастрюку, Мастрюку Темрюковичу. Выбъжалъ туть Мастрюкъ на крылечко красное, Кричить во всю голову, чтобы слышалъ Царь Государь: «А свъть ты, вольной Царь, Царь Иванъ Васильевичь! Что у тебя въ Москвъ за похвальные молодцы, поученые, славные?

На ладонь ихъ посажу, другой рукою раздавлю.» Съ бордами сходится Мастрюкъ Темрюковичь:

Ворьба его ученая, борьба Черкесская; Колесомъ онъ бороться пошель,—

А и малой выступается, Мишка Борисовичь, Смотрить Царь Государь, что кому будеть Вожья помочь, И смотрять ихъ борьбу Князи, бояра и могучіе богатыри, Пятьсоть Донскихъ козаковъ.

А и Мишка Борисовичь съ носка бросилъ о землю, Онъ Царскаго шурина,

Похвалилъ его Царь Государь:

«Исполать тебѣ молодцу, что чисто борешься.» — А и Мишка къ сторонѣ пошелъ, ему полно боротися. А Потанька боротся пошелъ, костылемъ подпирается, Самъ впередъ подвигается, къ Мастрюку приближается, Смотритъ Царь Государь, что кому будетъ Божья помочь,

Потанька справился, за плеча сграбился, Согнеть корчагою, воздымаль выше головы своей, Опустиль о сыру землю—Мастрюкь безь памяти лежить;

Не слыхаль какъ платье сняли,—
Выль Мастрюкь во всемь, сталь Мастрюкь ни въ чемъ:
Ожерелье въ пять соть рублевъ—безъ единыя денежки,
А платья Саксонскаго сняль на три тысячи,
Со стыда и сорома окорачкахъ подъ крылецъ ползетъ.
Какъ бы бъла лебедушка по заръ она прокликала,
Говорила Царица Царю, Марья Темрюковна:

«Свътъ ты, вольной Царь Иванъ Васильевичь! Такова у тебя честь добра до любимаго шурина, А дътина наругается, что дътина деревенской, — Почто онъ платье снимаеть? Говорилъ тутъ Царь Государь: «гой еси ты, Царица во Москвъ.

Да ты Марья Темрюковна! А не то у меня честь во Москвѣ, что Татары-те борются; То-то честь въ Москвѣ, что Русакъ тѣшится, — Хотя бы ему голову сломилъ долюбилъ бы я, пожаловалъ Двухъ братцовъ родимыихъ, двухъ удалыхъ Борисовичевъ.

#### ВОЛХЪ ВСЕСЛАВЬЕВИЧЬ.



По саду, саду по зеленому, ходила, гуляла Молода Княжна Мароа Всеславьевна, Она съ камени скочила на лютаго на змѣя — Обвивается лютой змъй около чебота зеленъ сафьянъ, Около чулочика шелкова, хоботомъ бьеть по бѣлу стегну. А втапоры Княгиня поносъ понесла, А поносъ понесла и дитя родила; А и на небъ просвътя свътелъ мъсяцъ, А въ Кіевъ родился могучь богатырь, Какъ бы молодой Волхъ Всеславьевичь: Подрожала сыра земля, Стряслося славно Царство Индійское, А и синее море сколебалося Для ради рожденья богатырскаго Молода Волха Всеславьевича: Рыба пошла въ морскую глубину, Итица полетьла высоко въ небеса, Туры, да олени за горы пошли, Зайцы, лисицы по чащицамъ, А волки, медвъди по ельникамъ, Соболи, куницы по островамъ. А и будетъ Волхъ въ полтора часа, Волхъ говорить, какъ громъ гремить:

«А и гой еси, сударыня матушка, Молода Маров Всеславьевна! А не пеленай во пелену червчатую, А не пояси въ поясья щелковыя,-Пеленай меня матушка Въ крваки латы булатиме. А на буйну голову клади злать шеломъ, По праву руку палицу, А и тяжку палицу свинцовую, А въсомъ та палица въ триста пудъ.» А и будеть Волхъ семи годовъ, Отдавала его матушка грамоть учиться, А грамота Волху въ наукъ пошла,-Посадила его ужъ перомъ писать, Письмо ему въ наукъ ношло. А и будеть Волхъ десяти годовъ, Втапоры поучился Волхъ ко премудростямъ: А и первой мудрости училоя Обертываться яснымъ соколомъ; Ко другой-то мудрости учился онъ Волжъ Обертываться стрымъ волкомъ; Ко третей-то мудрости учился Волжь Обертываться гивдымъ туромъ-золотые рога. А и будеть Волхъ во двенаднать леть, Сталь себь Волхь онь дружину прибирать, Дружину прибираль въ три годы, Онъ набралъ дружины себъ семь тысячей; Самъ онъ Волхъ въ пятнадцегь леть, И вся его дружина по пятнадцати лътъ. Прошла та слава великая Ко стольному городу Кіову, Индейской Царь нарижается, А хвалится похваляется, Хочеть Кіевъ градъ за щитомъ весь ваять, А Вожьи перкви на дымъ спустить И почестны монастыри раворить.

А втапоры Волхъ онъ догадливъ былъ, Со всею дружиною хораброю Ко славному Царству Индейскому Туть же съ ними во походъ пошелъ; Дружина спить, такъ Волхъ не спить: Онъ обернется сърымъ волкомъ, Въгалъ, скакалъ по темнымъ по лъсамъ и по раменью, А бьеть онъ звіри сохатые, А и волку, медвъдю спуску нъть, А и соболи, барсы любимой кусъ, Онъ зайдамъ, лисицамъ не брезгивалъ; Волхъ поилъ, кормилъ дружину хорабрую, Обуваль, одваль добрыхь молодцовь-Носили они шубы соболиныя, Перемѣнныя шубы-то, барсовыя. Дружина спить, такъ Волхъ не спить: Онъ обернется яснывъ соколомъ, Полетьль онь далече на сине море, А быеты оны гусей, былыхы лебедей, А и стрымъ, малымъ уткамъ спуску нътъ; А поилъ, кормилъ дружинущку хорабрую, А всв у него были яства перемвиныя, Перемвиныя яства сахарныя. А сталь онъ Волхъ вражбу чинить: «А и гой еси вы, удалы добры молодцы! Не много не мало васъ семь тысячей, А и если, братцы, у васъ таковъ человъкъ, Кто бы обернулся гивдымъ туромъ, А сбыгаль бы ко Царству Индыйскому, Проведаль бы про Царство Индейское, Про Царя Салтыка Ставрульевича, Про его буйну голову Багыевичу. Какъ бы листь со травою пристилается, А вся его дружина приклоняется, Отвічають ему удалы добры молодцы: «Нъту у насъ такого молодца,

Опричь тебя Волха Всеславьевича. А туть таковой Всеславьевичь Онъ обернулся гитдымъ туромъ-золотые рога, Побъжаль онь ко Царству Индейскому, Онъ первый скокъ за цълу версту скочилъ, А другой скокъ не могли найти; Онъ обернется яснымъ соколомъ, Полетель онь ко Царству Индейскому— И будеть онь во Царстве Индейскомъ, И сълъ на палаты бълокаменны, На тв на палаты Царскія, Ко тому Царю Индейскому И на то окошечко косящатое.--А и буйные вътры по насту тянуть, Царь со Царицею въ разговоры говорить, Говорила Царица Азвяковна, Молода Елена Александровна: «А и гой еси ты, славной Индейской Царь! Изволишь ты, наряжаться на Русь воевать, Про то не знаешъ, не въдаешъ, А и на небъ просвътя свътель и сяпь, А въ Кіевъ родился могучь богатырь, Тебъ Царю сопротивничикъ. А втапоры Волхъ онъ догадливъ былъ Сидючи на окошкъ косящатомъ, Онъ тъ то-де ръчи повыслушаль, Онъ обернулся горностаемъ, Въгалъ по подваламъ, по погребамъ, По тыть по высокимь теремамь, У тугихъ луковъ тетивки накусывалъ, У каленыхъ стрълъ желъзцы повынималъ, У того ружья вёдь у огненнаго Кременья и шомполы повыдергаль, А все онъ въ землю закапывалъ. Обернется Волхъ яснымъ соколомъ, Звился онъ высоко по поднебесью,

Полетель онь далече во чисто поле, Полетель ко своей ко дружинт хорабрыя; Дружина спить, такъ Волхъ не спить, Разбудиль онь удалыхь добрыхь молодцовь: «Гой еси вы, дружина хорабрая! Не время спать, пора вставать, Пойдемъ мы ко Царству Индейскому.» И пришли они ко ствив белокаменной, Крѣпка стъна бълокаменна, Вороты у города желѣзные, Крюки, засовы всв медные, Стоять караулы денны, нощны, Стоить подворотня дорогь рыбій зубь, Мудрены вырѣзы вырѣзано, А и только въ вырвзу мурашу пройти;---И всв молодцы закручинилися, Закручинилися и запечалилися, Говорять таково слово: «Потерять будеть головки напрасныя, А и какъ намъ будеть ствна пройти. Молодой Волхъ онъ догадливъ былъ. Самъ обернулся мурашикомъ И всехъ добрыхъ молодцовъ мурашками, Прошли они ствну бълокаменну И стали молодцы ужъ на другой сторонъ Въ славномъ Царствъ Индъйскимъ; Всьхъ обернулъ добрыми молодпами, Со своею стали сбруею со ратною, А всемъ молодцамъ онъ приказъ отдаетъ: «Гой еси вы, дружина хорабрая! Ходите по Царству Индейскому, Рубите стараго, малаго, Не оставьте въ Царствъ на съмена; Оставьте только вы по выбору, Не много не мало семь тысячей, Душечки красны дввицы.»

А и ходить его дружина по Царству Индейскому, А и рубить стараго, малаго, А и только оставляють цо выбору Душечки красны дъвицы; А самъ онъ Волхъ во налаты пошелъ, Во тъ во палаты Царскія, Ко тому Царю ко Индейскому, Двери были у палать желъзныя, Крюки, пробои по булату злачены, Говорить туть Волхъ Всеславьевичь: «Хотя нога изломить, а двери выставить;» Пнеть ногой во двери жельзныя, Изломалъ всъ пробои булатные, Онъ беретъ Царя за бълы руки, А славнаго Царя Индейскаго Салтыка Ставрульевича, Говорить туть Волхъ таково слово: «А и васъ-то Царей не быють, не казнять.» Ухватя его удариль о кирпищатой поль, Разшибъ его въ крохи..... И тутъ Волхъ самъ Царемъ насвлъ, Взявши Царицу Азвяковну, А и молоду Елену Александровну; А и та его дружина корабрая И на тъхъ на дъвицахъ переженилася. А и молодой Волхъ тутъ Царемъ насълъ, А то стали люди посадскіе; Онъ злата, серебра выкатилъ, А и коней, коровъ табуновъ дълилъ, А на всякаго брата по сту тысячей.

#### VII.

## иванъ гостиной сынъ.



Въ стольномъ въ городъ во Кіевъ, У славнаго Князя Владиміра Выло пированье, почестной пиръ, Выло столованье, почестной столь На многи Князи, бояра И на Рускіе могучіе богатыри И гости богатые. Будеть день въ половину дня, Вудеть пиръ во полу пирѣ; Владиміръ Князь разпотешился, По светлой гридне похаживаеть, Таковы слова поговариваеть: «Гой еси, Князи и бояра И всв Рускіе могучіе богатыри! Есть ли въ Кіевѣ таковъ человѣкъ. Ктобъ похвалился на триста жеребцовъ, На триста жеребцовъ и на три жеребца похваление: Сивъ жеребецъ, да кологривъ жеребецъ, И которой полонень воронко во Большой Ордъ, Полонилъ Илья Муромецъ, сынъ Ивановичь, Какъ у молода Тугарина Зивевича; Изъ Кіева бѣжать до Чернигова Два девяноста-то иврныхъ верстъ,

Промежъ объдней и заутренею? Какъ бы меньшой за большаго хоронится, Оть меньшаго ему туть Князю отвёту нёту. Изъ того стола Княженецкаго, Изъ той сканьи богатырскія, Выступается Иванъ гостиной сынъ И скочиль на свое мъсто богатырское, Да кричить онъ, Иванъ, зычнымъ голосомъ: «Гой еси ты, сударь, ласковой Владиміръ Князь! Неть у тебя въ Кіевь охотниковъ, А и быть передъ Княземъ невольникомъ; Я похвалюсь на триста жеребцовь, И на три жеребда похваленые: А сивъ жеребедъ, да кологривъ жеребедъ, Да третій жеребець полонень воронко, Да которой полонень во Вольшой Ордъ, Полониль Илья Муромець, сынь Ивановичь, Какъ у молода Тугарина Зибевича; Вхать дорога не ближняя, И скакать изъ Кіева до Чернигова, Два девяноста-то мърныхъ верстъ, Промежу объдни и заутрени, Ускоки давать кониные, Что выифтывать раздолья широкія: А быссь я, Иванъ, о великъ закладъ, Не о ств рубляхъ, не о тысячв-О своей буйной головъ.» За Князя Владиніра держать поруки крыпкія Всь туть Князи и бояра, туто-де гости корабельщики, Закладу они за Князя кладуть на сто тысячей; А никто-де туть за Ивана поруки не держить,-Пригодился туть Владыка Черниговской, А и онъ-то за Ивана поруку держить, Тѣ онъ поруки крѣпкія, Кринія на сто тысячей подписалися. Молодой Иванъ гостиной сынъ

Онъ выпиль чару зелена вина въ полтора недра, Походиль онь на конюшию бълодубову. Ко своему доброму коню къ бурочкв, Косматочкъ, троельточкъ, Падалъ ему въ правое копытечко, Плачеть Иванъ, что река течеть: «Гой еси ты, мой доброй конь Бурочко, косматочко, троельточко! Про то ты въдь не знаешъ, не въдаешъ,... А пробиль я, Ивань, буйну голову свою Со тобою добрымъ конемъ; Вился съ Княземъ о великъ закладъ, А не о ств рубляхъ, не о тысячв, Вился съ нимъ о стъ тысячей, Захвастался на триста жеребцовъ, А на три жеребца похваленые: Сивъ жеребецъ, да кологривъ жеребецъ, И третій жеребець полонень воронко, Бъгати, скакать на добрыхъ на коняхъ Изъ Кіева скакать до Чернигова, Промежу объдни, заутрени, Ускови давать кониные, Что выматывать раздолья широкія.» Провъщится ему доброй конь бурочко, Косматочко, троельточко, Человъческимъ Рускимъ языкомъ: «Гой еси, хозяинъ ласковой мой! . . . Ни о чемъ ты, Иванъ, не печалуйся: Сива жеребца того не боюсь, Кологрива жеребца того не блюдусь, Въ задоръ войду — у воронка уйду, Только меня води но три зари, Медвяною сытою пои И сорочинскимъ пшеномъ кории. И пройдуть тѣ дни срочные, И тв часы урочные,

Придеть оть Князя грозенъ посоль По тебя то Ивана гостинаго. Чтобы бъгати, скакати на добрыхъ на коняхъ, Не съдлай ты меня, Иванъ, добра коня, Только берись за шелковъ поводокъ, Поведешъ по двору Княженецкому, Вздінь на себя тубу соболиную, Да котора шуба въ три тысячи, Пуговки въ пять тысячей, Поведешъ по двору Княженецкому; А стану-де я, бурка, передомъ ходить, Копытами за шубу посапывати, И по черному соболю выхватывати, На всъ стороны побрасывати, --Князи, бояра подивуются, И ты будеть живь — тубу наживеть, А не будешъ живъ, будто нашивалъ.» По сказанному и по писанному: Отъ Великаго Князя посолъ пришелъ, А зоветь-то Ивана на Княженецкой дворъ,-Скоро-де Иванъ наряжается, И вздъвалъ на себя шубу соболиную, Которой шубъ цъна три тысячи, А пуговки вальящатыя въ пять тысячей; И повель онь коня за шелковь поводокь. Онъ будетъ-де, Иванъ, середи двора Княженецкаго, Сталъ его бурко передомъ ходить И копытами онъ за шубу посапывати, И по черному соболю выхватывати, Онъ на всв стороны побрасывати; Князи и бояра дивуются, Купецкіе люди засмотрелися, — Зрявкаеть бурко по туриному, Онъ шипъ пустилъ по зменному, Триста жеребцовъ испугалися, Съ Княженецкаго двора разбъжалися:

Сивъ жеребецъ двѣ ноги изломилъ,
Кологривъ жеребецъ тотъ и голову сломилъ,
Полоненъ воронко въ Золоту Орду бѣжитъ,
Онъ хвостъ поднявъ, самъ всхрапываетъ, —
А Князи-то и бояра испужалися,
Всѣ тутъ люди купецкіе,
Окарачь они по двору наползалися;
А Владиміръ Князь со Княгинею печаленъ сталъ,

Кричить самь въ окошечко косящатое:
«Гой еси ты, Ивань, гостиной сынь!
Уведи ты уродья со двора долой;
Просты поруки крѣпкія, записи всѣ изодраныя.»
Втапоры Владыка Черниговской,
У Великаго Князя на почестномъ пиру,
Велѣль захватить три корабля на быстромъ Днѣпрѣ,
Велѣль похватить корабли
Съ тѣми товары заморскими,—
А Князи-де и бояра никуда отъ насъ не уйдуть.

#### VIII.

### три года доврынюшка стольничалъ.



Въ стольномъ въ городъ во Кіевъ, У славнаго, сударь, Князя у Владиміра Три года Добрынюшка стольничаль, А три года Никитичь приворотничаль, Онъ стольничалъ, чашничалъ девятъ латъ, На десятой годъ погулять захотьль По стольному городу по Кіеву; Взявши Добрынюшка тугой дукъ, А и колчанъ себъ каленыхъ стрълъ, Идеть онъ по широкимъ по улидамъ, По частымъ мълкимъ переулочкамъ,---По горницамъ стръляеть воробушковъ, По повалушамъ стръляеть онъ сизыхъ голубей;-Зайдеть въ улицу Игнатьевску, И во тоть переулокъ Марининъ, Взглянеть ко Маринъ на широкой дворъ, На ея высокіе терема, А у молодой Марины Игнатьевны, У ея на хорошемъ высокомъ терему, Сидять туть два сизые голубя, Надъ темъ окошкомъ косящатымъ,

Целуются они, милуются, Желты носами обнимаются, -Тутъ Добрынъ за бъду стало, Вудто надъ нимъ насмъхаются, Стреляеть въ сизыхъ голубей; А спъла въдь тетивка у туга лука, Звыла, да пошла калена стрвла, По грѣхамъ надъ Добрынею учинилося, Лѣвая нога его поскользнула, Права рука удрогнула, Не попаль онь въ сизыхъ голубей, Что попаль онь въ окошечко косящатое, Проломилъ онъ оконницу стекольчатую,-Отшибъ всв причалины серебряныя, Разшибъ онъ зеркало стекольчатое, Бълодубовы столы пошаталися, Что питья медвяныя возплеснулися. А втапоры Маринъ безвременье было, Умывалася Марина, снаряжалася, И бросилася на свой широкой дворъ: «А кто это невѣжа на дворъ заходилъ? А кто это невъжа въ окошко стръляеть? Проломилъ оконницу мою стекольчатую, Отшибъ всв причалины серебряныя, Разшибъ зеркало стекольчатое? И втепоры Марине за беду стало, Брала она следы горячіе молодецкіе, Набирала Марина беремя дровъ, А беремя дровъ бълодубовыхъ, Клала дровца въ печку муравленую Со теми следы горячими, Разжигаеть дрова палящатымъ огнемъ, И сама она дровамъ приговариваетъ: «Сколь жарко дрова разгораются Со теми следы молодецкими, Разгоралось бы сердце молодецкое

Какъ у молода Добрынюшки Никитьевича. А и Божье крѣпко, вражье-то лепко. Взяло Добрыню пуще остраго ножа, По его по сердцу богатырскому, Онъ съ вечера, Добрыня, хлъба не всть, Со полуночи Никитичу не уснется, Онъ бѣлаго свѣту дожидается;--По его-то щаски великія, Рано зазвонили ко заугренямъ, -- . Встаеть Добрыня ранешенько, Подпоясаль себь сабельку острую, Пошель Добрыня къ заутрени,---Прошель онь церкву соборную, Зайдеть ко Маринв на широкой дворь, У высокаго терена послушаеть, А у молодой Марины вечеринка была, А и собраны были душечки красны девицы, Сидять и молоденьки молодушки, Всъ были дочери отецкія, Всв туть были жены молодецкія. Вшель онь Добрыня во высокъ теремъ,-Которыя девицы приговаривають, Она молода Марина отказываеть и прибраниваеть. Втапоры Добрыня ни во что положиль, И къ нинъ бы Добрыня въ теремъ не пошелъ. А стала его Марина въ окошко бранить, ему больно :arrneu

Завидѣлъ Добрыня онъ Змѣя Горынчата,
Тутъ ему за бѣду стало,
За великую досаду показалося,
Сбѣжалъ на крылечко на красное,
А двери у терема желѣзныя,
Заперлася Марина Игнатьевна,
А и молодой Добрыня Никитичь младъ
Ухватить бревно онъ въ охватъ толщины,
А ударилъ онъ во двери желѣзныя,

Не доладомъ изъ пяты онъ вышибъ вонъ, И сбъжаль онь на свии косящаты. Вросилась Марина Игнатьевна Вранить Добрыню Никитича: «Деревенцина ты дътина, зашельщина! Вчерась ты, Добрыня, на дворъ заходиль, Проломиль мою оконницу стеколчатую, Ты разшибъ у меня зеркало стекольчатое. А бросится Зивища Горынчища, Чуть его, Добрыню, огнемъ не спалилъ, А и чуть молодца хоботомъ не ушибъ, А и самъ тутъ Змей почалъ бранити его, Вольно пвняти: «не хочю я звати Добрынею, Не хощу величать Никитичемъ, Называю-те детиною деревенщиною и зашельщиною; Почто ты, Добрыня, въ окошко стреляль? Проломиль ты оконницу стекольчатую, Разшибъ зеркало стекольчатое?» Ему тутот-ко Добрыне за беду стало, И за великую досаду показалося, Вынималь саблю острую, Воздымалъ выше буйны головы своей: «А и хощешь ли тебя Зивя изрублю я Въ мълкія части пирожныя, Разбросаю далече по чистому полюзь А и туть Зиви Горыничь хвость поджавь Да и вонъ побъжаль; Взяла его страсть такъ зачалъ.... Околышки металъ, по три пуда.... Въгучи онъ, Змъй, заклинается: «Не дай Вогъ бывать ко Маринт въ домъ, Есть у нее не одинъ я другъ, Есть лучше меня и повъжливъе.» А молода Марина Игнатьевна Она высунулась по поясь въ окно. Въ одной рубащий безъ пояса;

А сама она Зивя уговариваеть: «Воротись миль надежа, воротись другь! Хошъ я Добрыню оберну клячею водовозною? Станетъ-де Добрыня на меня и на тебя воду возить; А еще хошъ я Добрыню оберну гивдымъ туромъ? Обернула его Добрыню гивдымъ туромъ, Пустила его далече во чисто поле, А где-то ходять девять туровъ, А девять туровъ, девять братаниковъ, Что Добрыня имъ будетъ десятой туръ, Всемъ атаманъ — золотые рога. Везвъстно нестало богатыря молода Добрыни Никитьевича Во стольномъ въ городъ во Кіевъ. А много-де прошло поры, много времени, А и не было Добрыни шесть мъсяцовъ, По нашему-то Сибирскому словеть полгода, У Великаго Князя вечеринка была, А сидъли на пиру честныя вдовы, И сидела туть Добрынина матушка, Честна вдова Анимья Александровна, А другая честна вдова, молода Анна Ивановна, Что Добрынина матушка крестовая, Промежу собою разговоры говорять, Все были рѣчи прохладныя; — Неотколь взялась туть Марина Игнатьевна, Водилася съ дитятами Княженецкими. Она больно Марина упивалася, Голова на плечахъ не держится, Она больно Марина похваляется: «Гой еси вы, Княгини, боярыни! Во стольномъ во городъ во Кіевъ А и нътъ меня хитръя, мудръя, А и я-де обернула девять молодцовъ, Сильныхъ могучихъ богатырей, гивдыми турами; А и нынъ я-де отпустила десятаго молодца,

Добрыню Никитьевича, Онъ всемъ атаманъ - золотые рога. За то-то слово изымается . Добрынина матушка родимая, Честна вдова Анимья Александровна, Наливала она чару зеленаго вина, Подносила любимой своей кумушкѣ, А сама она за чарою заплакала: «Гой еси ты, любимая кумушка, Молода Анна Ивановиа! А и выпей чару зелена вина, Поминай ты любимаго крестника А и молода Добрыню Никитьевича, Извъла его Марина Игнатьевна, --А и нынъ на пиру похваняется. Проговорить Анна Ивановна: «Я-де сама эти ръчи слышала, А слышала ръчи ея похваленыя. А и молода Анна Ивановна Выпила чару зелена вина, А Марину она по щекъ ударила, Спибла она съ ръзвихъ ногъ, А и топчеть ее по бълымъ грудямъ, Сама она Марину больно бранить: «А и сука ты,...., еретница.....! Я-де тебя хитръя и мудренъя, Сижу я на пиру, не хвастаю; А и хошъ ли я тебя сукой оберну? А станешъ ты, сука, по городу ходить, А станешъ ты, Марина, иного за собой псовъ водить. А и женское дъло прелестивое, Прелестивое, перепадчивое; — Обернулася Маринка косаточкой, Полетела далече во чисто поле, А гдъ-то ходять девять туровъ, Девять братаниковъ, —

Добрыня-то ходить десятой туръ; А съла она на Добрыню, на правой рогъ, Сама она Добрыню уговариваеть: «Нагулялся ты, Добрыня, во чистомъ полъ, Тебъ чистое поле наскучило, И зыбучія болоты напрокучили, А и хошъ ли, Добрыня, женитися? Возмешъ ли, Никитичь, меня за себя? «А право возму, ей Богу возму! А и дамъ-те, Марина, поученьеце, Какъ мужья женъ своихъ учать. Тому она, Марина, повърила, Обернула его добрымъ молодцомъ, По старому, по прежнему, Какъ бы сильнымъ могучимъ богатыремъ,-Сама она обернулася дъвицею; Они въ чистомъ полъ женилися, Кругъ ракитова куста вънчалися. Пошель онь ко городу ко Кіеву, А идетъ за нимъ Марина..... Пришли они ко Маринъ на высокъ теремъ, Говорилъ Добрынюшка Никитичь младъ: «А и гой еси ты, моя молодая жена, Молода Марина Игнатьевна! У тебя въ высокихъ хороппихъ теремахъ Нѣту Спасова образа, Не кому у тя помолитися, Не за что ствнамъ поклонитися, — А и чай моя острая сабля заржавьла? А и сталъ Добрыня жену свою учить, Онъ молоду Марину Игнатьевну, Еретницу, . . . . , безбожницу; Онъ первое ученье ей руку отсъкъ, Самъ приговариваеть: «Эта миъ рука не надобна, Трепала она рука Змёя Горынчища.»

А второе ученье ноги ей отсѣкъ:
«А и эта-де нога мнѣ не надобна,
Оплѣталася со Змѣемъ Горынчищемъ.»
А третье ученье губы ей обрѣзалъ и съ носомъ прочь:
«А эти-де губы не надобны мнѣ,
Цѣловали они Змѣя Горынчища?»
Четвертое ученье голову ей отсѣкъ и съ языкомъ прочь:
«А и эта голова не надобна мнѣ,
И этотъ языкъ не надобенъ,
Зналъ онъ дѣла еретическія.»

#### IX.

# василій буслаєвъ.



Въ славномъ Великомъ Новъградъ, А и жилъ Буслай до девяноста лѣтъ; Съ Новымъ-городомъ жилъ, не перечился, Со мужики Новогородскими Поперегъ словечка не говаривалъ. Живучи Буслай состарълся, Состарълся и переставился-Послѣ его вѣку долгаго Оставалося его житье бытье И все имъніе дворянское; Осталася матера вдова, Матера Амелеа Тимофеевна, И оставалося чадо милое Молодой сынъ Василій Буслаевичь. Вудеть Васинька семи годовъ, Отдавала матушка родимая, Матера вдова Амелеа Тимоесевна, Учить его во гранотв,-А грамота ему въ наукъ пошла; Присадила перомъ его писать,-Письмо Василью въ наукъ пошло;

Отдавала пътью учить церковному,-Пътье Василью въ наукъ пошло. А и нъть у насъ такова пъвца, Во славномъ Новъгородъ, Сопротивъ Василья Буслаева. Поводился въдь Васька Буслаевичь Со пьяницы съ безумницы, Съ веселыми удалыми добрыми молодцы, Ло пьяна ужъ сталъ напиватися, --А и ходя въ городъ уродуеть: Котораго возметь онъ за руку, Изъ плеча тому руку выдернеть; Котораго заденеть за ногу, То изъ ..... ногу выломить; Котораго хватить поперегь хребта, Тоть кричить, реветь, окарачь ползеть. Пошла-то жалоба великая: — А и мужики Новогородскіе, Посадскіе, богатые Приносили жалобу они великую Матерой вдовъ Амелеъ Тимоесевнъ На того на Василья Буслаева; А и мать-то стала его журить бранить, Журить бранить, его на умъ учить, — Журьба Васькъ не взлюбилася, Пошель онь Васька во высокъ теремъ, Садился Васька на ременчатой стуль, Писаль ярлыки скорописчаты, Оть мудрости слово поставлено: «Кто хощеть пить и всть изъ готоваго, Валися къ Васькъ на широкой дворъ, --Тотъ пей и ѣшъ готовое И носи платье разноцвѣтное.» Разсылаль ть ярлыки со слугой своимъ На тъ улицы широкія И на тъ частые переулочки;

Въ тоже время поставилъ Васька чанъ середи двора, Наливаль чанъ полонъ зелена вина, Опущаль онь чару въ полтора ведра. Во славномъ было во Новъградъ Грамотны люди шли, Прочитали тв ярлыки скорописчаты, Пошли ко Васькъ на широкой дворъ Къ тому чану, зелену вину; Въ началь быль Костя Новоторженинь, Пришель онь Костя на широкой дворь, Василій туть его опробоваль, Сталь его бити червленымь вязомь, Въ половинъ было налито Тяжела свинцу Чебурацкаго, Въсомъ тотъ вязъ быль во двънадцать пудъ,-А быеть онъ Костю по буйной головъ, Стоить туть Костя не шевельнится И на буйной головъ кудри не тряхнутся, Говорилъ Василій, сынъ Буслаевичь: «Гой еси ты, Костя Новоторженивъ! А и будь ты мев названой брать, И паче мнъ брата родимаго.» А и мало время позамъшкавши Пришли два брата боярченка, Лука и Моисей дъти боярскіе, Пришли ко Васькъ на широкой дворъ; Молодой Василій, сынъ Буслаевичь Тъмъ молодцамъ сталъ радошенъ и веселешенекъ. Пришли туть мужики Залешена, И не смъть Василій показатися къ нимъ. Еще туть пришло семь братовъ Сбродовичи — Собиралися, сходилися Тридцать молодцовъ безъ единаго, Онъ самъ Василій тридцатой сталь; — Какой зайдеть убысть его, Убыоть его за ворота бросять.

Послышалъ Васинька Вуслаевичь У мужиковъ Новгородскійхъ Канунъ варенъ, пива ячныя, Пошелъ Василій со дружиною, Пришелъ во братчину въ Никольщину;-«Не малу мы тебв сыпь платимъ, За всякаго брата по пяти рублевъ. --А за себя Василій даеть пятдесять рублевь, А и тотъ-то староста церковной Принималъ ихъ во братчину въ Никольщину; А и зачали они тутъ канунъ варенъ пить, А и тъ-то пива ячныя. Молодой Василій, сынъ Буслаевичь Бросился на Царевъ кабакъ, Со своею дружиною хораброю; Напилися они туто зелена вина, И пришли во братчину въ Никольщину. А и будеть день ко вечеру, Отъ малаго до стараго, Начали ужъ ребята боротися, А въ иномъ кругу въ кулаки битися; Оть тое борьбы оть ребячія, Оть того бою оть кулачнаго, Началася драка великая; Молодой Василій сталь драку разнимать, А иной дуракъ заполъ съ носка, Его по уху оплель; А и туть Василій закричаль громкимь голосомь «Гой еси ты, Костя Новоторженинъ, И Лука, Моисей, дъти боярскіе! Уже Ваську меня быють. Поскакали удалы добры молодцы, Скоро они улицу очистили. Прибили уже много до смерти, Вдвое, втрое перековеркали, Руки, ноги переломали, --

Кричать, ревуть мужики посадскіе, Говорить туть Василій Буслаевичь: «Гой еси вы, мужики Новогородскіе! Вьюсь съ вами о великъ закладъ, Напущаюсь я на весь Новгородъ Витися, дратися, Со всею дружиною хораброю; Тако вы меня съ дружиною побьете, Новымъ городомъ, Буду вамъ платить дани, выходы по смерть свою, На всякой годъ по три тысячи; А буде же я васъ побыю, И вы мнт покоритеся, То вамъ платить мнѣ такову же дань. И въ томъ-то договоръ руки они подписали. Началась у нихъ драка-бой великая, — А мужики Новгородскіе, И все куппы богатые, Всв они вместь сходилися, На млада Васютку напущалися, И деругся они день до вечера, --Молодой Василій, сынъ Буслаевичь Со своею дружиною хораброю, Прибили они во Новъгородъ, Прибили уже много до смерти; А и мужики Новгородскіе догадалися, Пошли они съ дорогими подарки Къ матерой вдовѣ Амелеѣ Тимоееевнѣ. «Матера вдова Амелеа Тимоееевна! Прими у насъ дороги подарочки, Уйми свое чадо милое Василья Буслаевича. Матера вдова Амелеа Тимоесевна Принимала у нихъ дороги подарочки, Посылала дъвушку чернавушку По того Василья Буслаева. Прибъжала дъвушка чернавушка,

Сохватала Ваську во бълы руки, Потащила къ матушкв родимыя, Притащила Ваську на широкой дворъ; А и та старуха неразмышлена, Посадила въ погреба глубокіе Молода Василья Буслаева, Затворяла дверьми жельзными, Запирала замки булатными. — А его дружина хорабрая Со тами мужики Новгородскими Дерутся, быотся день до вечера; А и та-то дввушка чернавушка На Волхъ ръку ходила по воду, А взмолятся ей туть добры молодцы: «Гой еси ты, дввушка чернавушка! Не подай насъ у дъла у ратнаго, У того часу смертнаго.» И туть дввушка чернавушка Бросала она ведро кленовое, Врала коромысло кипарисово, Коромысломъ темъ стала она помахивати По темъ мужикамъ Новогородскимъ, --Прибила ужъ много до смерти, И туть девка запыхалася, Побъжала во Василью Буслаеву, Срывала замки булатные, Отворяла двери желѣзныя: «А и спишъ ли Василій, или такъ лежишъ? Твою дружину хорабрую Мужики Новогородскіе Всъхъ прибили, переранили, Булавами буйны головы пробиваны.» Ото сна Василій пробужается, Онъ выскочиль на широкой дворъ, --Не попала палица желъзная, Что попала ему ось телъжная,

Побъжаль Василій по Новугороду, По тъмъ по широкимъ улицамъ; Стоить туть старець Пилигримища, На могучихъ плечахъ держить колоколъ, А въсомъ тотъ колоколъ во триста пудъ, Кричить тотъ старецъ Пилигримища: А стой ты, Васька! не попорхивай, Молодой глуздырь не полетывай, --Изъ Волхова воды не выпити, Во Новъградъ людей не выбити; Есть молодцовъ сопротивъ тебя, Стоимъ мы молодцы, не хвастаемъ. Говорилъ Василій таково слово: «А и гой еси, старецъ Пилигримища! А и бился я о великъ закладъ Со мужики Новогородскими, Опричь почестнаго монастыря, Опричь тебя старца Пилигримища, Во задоръ войду-тебя убью. Ударилъ онъ старца во колоколъ А и той-то осью телъжною, --Качается старецъ, не шевелнится; Заглянуль онь Василій старца подъ колоколомь, А и во лов глазъ — ужъ въку нъту. Пошель Василій по Волхь рекв, А идеть Василій по Волхъ рекв, По той Волховой по улицѣ; Завидъли добрые молодцы, А его дружина хорабрая, Молода Василья Буслаева, — У ясныхъ соколовъ крылья отросли, У нихъ-то молодцовъ думушки прибыло, Молодой Василій Вуслаевичь, Пришелъ-то иолодцамъ на выручку, --Со теми мужики Новогородскими Онъ дерется, бъется день до вечера;

А ужъ мужики покорилися, Покорилися и помирилися-Понесли они записи кръпкія Къ матерой вдовъ Амелеъ Тимоесевнъ; Насыпали чашу чистаго серебра, А другую чашу краснаго золота, Пришли ко двору дворянскому, Вьють челомъ, покланяются: «Осударыня матушка, Принимай ты дороги подарочки, А уйми свое чадо милое, Молода Василья со дружиною; А и ради мы платить На всякой годъ по три тысячи, На всякой годъ будемъ тебъ носить: Съ хлебниковъ по хлебику, Съ калачниковъ по калачику, Съ молодицъ повѣнечное, Съ дъвицъ повалешное, Со всвхъ людей со ремесленныхъ, Опричь поповъ и дьяконовъ. Втапоры матера вдова Амелеа Тимоееевна Посылала девушку чернавушку Привести Василья со дружиною; Пошла та дъвушка чернавушка, Въжавши та дъвка запыхалася, Не льзя пройти дъвкъ по улицъ, Что полтеи по улицъ валяются Тъхъ мужиковъ Новогородсківхъ. Прибъжала дъвущка чернавушка, Сохватила Василья за бѣлы руки, А стала ему разсказывати: «Мужики пришли Новогородскіе, Принесли они дороги подарочки, И принесли записи заручныя

Ко твоей сударынь матушкь, Къ матерой вдовъ Амелев Тимоееевнъ. Повела девка Василья со дружиною На тоть на широкій дворь, Привела-то ихъ къ зелену вину; А свли они молодцы во единой кругъ, Выпили въдь по чарочкъ зелена вина, Со того уразу молодецкаго Оть мужиковъ Новгородскихъ; Вскричать туть ребята зычнымь голосомь: «У мота и у пьяницы, У млада Васютки Буслаевича, Неупито, неувдено, Вкрасић хорошо неухожено, А цвътнаго платья не уношено, А увъчье на въкъ залъзено. И повель ихъ Василій объдати Къ матерой вдовѣ Амелеѣ Тимоесевнѣ; Втапоры мужики Новогородскіе Приносили Василью подарочки, Вдругъ сто тысячей,-И за темъ у нихъ мирова пошла; А и мужики Новгородскіе Покорилися и сами поклонилися.

### X.

# о женидьбъ князя владимира.



Въ стольномъ въ городъ во Кіевъ, Что у ласкова, сударь, Князя Владиміра, А и было пированье, почестной пиръ, Выло столованье, почестной столь, Много на пиру было Князей и бояръ, И Рускихъ могучихъ богатырей; А и будеть день въ половину дня, Княженецкой столь во полу столь, Владиміръ Князь разпотешился, По светлой гридне похаживаеть, Черныя кудри разчесываеть, Говориль онъ, сударь, ласковой Владиміръ Князь таково слово: «Гой еси вы, Князи и бояра и могучіе богатыри! Всв вы въ Кіевъ переженены, Только я Владимірь Князь холость хожу, А и холость я хожу, не женать гуляю; А кто мнв-ка знаетъ сопротивницу, Сопротивницу знаетъ красну девицу: Какъ бы та была дъвица станомъ статна. Станомъ бы статна и умомъ свершна, Ея былое лице какъ бы былой сныть.

И ягодицы какъ бы маковъ цвътъ, А и черныя брови какъ соболи, А и ясныя очи какъ бы у сокола. А и туть большой за меньшаго хоронится, Отъ меньшаго ему Князю ответу нету. Изъ того было стола Княженецкаго, Изъ той скамьи богатырскія, Выступается Иванъ гостиной сынъ, Скочиль онь на мъсто богатырское, Вскричаль онь, Ивань, зычнымь голосомь: «Гой еси ты, сударь, ласковой Владиміръ Князь! Влагослови предъ собой слово молвити, И единое слово безопальное, А и безъ тоя опалы великія; — Я ли, Иванъ, въ Золотой Ордъ бывалъ У грознаго Короля Етмануйла Етмануйловича, И видълъ во дому его двухъ дочерей: Первая дочь Настасья Королевишна, А другая Афросинья Королевишна; Сидить Афросинья въ высокомъ терему, За тридесять замками булатными, А и буйные вътры не вихнуть на ее, А красное солнце не печеть лице: А то-то, сударь, девушка станомъ статна, Станомъ статна и умомъ свершна, Вълое лице какъ бы бълой снъгъ, А ягодицы какъ маковъ цвъть, Черныя брови какъ бы соболи, Ясныя очи какъ у сокола; — Посылай ты, сударь, Дуная свататься. Владиміръ Князь стольной Кіевской . Приказалъ наливать чару зелена вина въ полтора ведра, Подносить Ивану гостиному За тв его слова хорошія, Что сказаль ему обручницу. — Призываеть онъ Владиміръ Князь

Дуная Ивановича въ спальню къ себъ, И сталъ ему на словахъ говорить: «Гой еси ты Дунай, сынъ Ивановичь! Послужи ты мнв службу заочную, Събзди, Дунай, вь Золоту Орду Ко грозному Королю Етмануйлу Етмануйловичу, О добромъ дълъ о сватанъъ На его любимой на дочери, На честной Афросинь в Королевишнь; Бери ты моей золотой казны, Вери триста жеребцовъ и могучихъ богатырей. Подносить Дунаю чару зелена вина въ полтора ведра, Турій рогь меду сладкаго въ полтретья ведра; Выпиваеть онъ, Дунай, чару тоя зелена вина, И турій рогь меду сладкаго, — Разгоралася утроба богатырская И могучія плеча разходилися, Какъ у молода Дуная Ивановича, Говорить онь, Дунай, таково слово: «А и ласково солнце, ты Владиміръ Князь! Ненадо мнъ твоя золота казна, Ненадо триста жеребцовъ, И ненадо могучіе богатыри, — А и только пожалуй одного мнв молодца, Какъ бы молода Екима Ивановича. Которой служить Алешкв Поповичу. Владиміръ Князь стольной Кіевской Тотчасъ самъ онъ Екима руками привелъ: «Воть-де те, Дунаю, будеть паробочекь!» А скоро Дунай снаряжается, Скоря того богатыри повздку чинять, Изъ стольнаго города Кіева Въ дальну Орду — Золоту землю. — И повхали удалы, добры молодцы; А и вдуть недвлю споряду, И ѣдуть недѣлю уже другую,

И будуть они въ Золотой Ордъ У грознаго Короля Етмануйла Етмануйловича; Середи двора Королевскаго Скакали молодцы съ добрыхъ коней, Привязали добрыхъ коней къ дубову столбу, Походили во палату бѣлокаменну, Говорить туть Дунай таково слово: «Гой еси, Король въ Золотой Ордв! У тебя ли во палатахъ бълокаменныхъ, Нѣту Спасова образа, Не кому у тя помолитися, А и не за что тебъ покловитися.» Говорить туть Король Золотой Орды, А и самъ онъ Король усмъхается: «Гой еси, Дунай, сынъ Ивановичь! Али ты ко мнв прівхаль по старому служить и по прежнему? Отвъчаетъ ему Дунай сынъ Ивановичь: «Гой еси ты, Король въ Золотой Ордъ! А и я къ тебъ пріъхаль не по старому служить и не по прежнему,

Я прівхаль о дель о добромь къ тебь, О добромъ-то деле о сватанье,--На твоей, сударь, любимой-то на дочери, На честной Афросинь в Королевитив, Владиміръ Князь хочеть женитися. А и туть Королю за беду стало, А рветь на главъ кудри черныя И бросаеть о кирпищеть поль, А притомъ говорить таковое слово: «Гой еси ты, Дунай, сынъ Ивановичь! Кабы прежде у меня не служилъ върою и правдою, Тобъ велълъ посадить во погреба глубокіе И умориль бы смертью голодною За тв твои слова за бездвльныя, Тугъ Дунаю за бъду стало, Разгоралось его сердце богатырское,

Вынималь онь свою сабельку острую, Говориль таково слово: «Гой еси, Король Золотой Орды, Кабы у тя во дому не бываль, Хльба, соли не вдаль, Ссъкъ бы по плечь буйну голову.» Туть Король неладомъ заревель зычнымъ голосомъ, Псы борзы заходили на цепахъ, А и хочеть Дуная живьемъ стравить Тъми кобелями Мелелянскими. Скричить туть Дунай сынь Ивановичь: «Гой еси, Екимъ сынъ Ивановичь! Что ты сталь, да чего глядишь? Псы борзы заходили на цепяхъ,-Хочеть насъ съ тобой Король живьемъ стравить.» Бросился Екимъ сынъ Ивановичь, Онъ бросился на широкой дворъ, А ть мурзы, улановья Не допустять Екина до добра коня, До своей его палицы тяжкія, А тяжкія палицы міздныя, Лита она была въ три тысячи пудъ: Не попала ему палица желѣзная, Что попала ему ось-то тележная, А и зачаль Екимъ помахивати, Прибиль онъ силы семь тысячей мурзы, удановья, Пять соть онъ прибиль Меделянскихъ кобелей, Закричаль тугь Король зычнымь голосомь: «Гой еси, Дунай Ивановичь! Уйми ты своего слугу върнаго, Оставь мив силы хоть на свмена; А бери ты мою дочь любимую Афросинью Королевишну.» А и молодой Дунай сынъ Ивановичь Унималъ своего слугу върваго, Пришель ко высокому терему,

Гдв сидить Афросинья въ высокомъ терему, За тридесять замками булатными,-Буйны вътры не вихнутъ на ее, Красное солнце лица не печетъ; — Двери у палать были жельзныя, А крюки, пробои по булату злачены, Говориль туть Дунай таково слово: «Хоть нога изломить, а двери выставить.» Пнеть во двери жельзныя, Приломаль онъ крюки булатные, --Всв туть палаты зашаталися, Вросится дъвица, испужалася, Вудто угорълая вся, Хочеть Дуная во уста целовать, Проговорить Дунай сынь Ивановичь: «Гой еси, Афросинья Королевишна! А и ряженой кусь, да не суженому всть! Не цълую я тебя во сахарные уста, А и Вогъ тебя, красну девицу, милуетъ, Достаненься ты Князю Владиміру. Взяль ее за руку за правую, Повель изъ палать на широкой дворъ, А и хочуть садиться на добрыхъ на коней;--Спохватился Король въ Золотой Ордъ, Самъ говорилъ таково слово: «Гой еси ты, Дунай Ивановичь! Пожалуй подожди мурзы, улановья. --И отправляеть Король своихъ мурзы, улановья Везти за Дунаемъ золоту казну; И тв мурзы, улановья Тридцать телегь Ордынскыхъ насыпали златомъ И серебромъ и скатнымъ жемчугомъ, А сверхъ того каменьи самопветными. Скоро Дунай снаряжается, И повхали они ко городу ко Кіеву, А и бдуть недвлю уже споряду,

А и вдугь уже другую, И туть же везуть золоту казну; А навхаль Дунай бродучій следь, Не добхавши до Кіева за сто версть, Самъ онъ Екиму сталъ наказывать: «Гой еси, Екимъ сынъ Ивановичь! Вези ты Афросинью Королевишну Ко стольному городу во Кіеву, Ко ласкову Князю Владиміру, Честно, хвально и радостно; Выло бы намъ чёмъ похвалитися Великому Князю во Кіевъ.» А самъ онъ Дунай побхалъ По тому следу по свежему, бродучему, — А и вдеть ужь сутки другіе, Въ четвертые сутки следъ дошелъ, На техъ на лугахъ на потешнымхъ, Куда вздиль ласковой Владимірь Князь завсегда за OXOTOIO; --

Стоить на лугахъ туть бёль шатеръ, Во томъ шатру опочивъ держитъ красна девица, А и та ли Настасья Королевишна, -Молодой Дунай онъ догадливъ былъ, Вымаль изъ налучна тугой лукъ, Изъ колчана вынуль калену стрелу, А и вытянуль лукь за ухо-калену стрелу, Котора стръда семи четвертей, Хлеснетъ онъ Дунай по сыру дубу, А спела ведь тетивка у туга лука, А дрогнеть матушка сыра земля Оть того удару богатырскаго, -Угодила стрвла въ сыръ крековистой дубъ, Изломала его въ черенья ножевые; -Вросилася дъвица изъ бъла шатра будто угорълая, А и молодой Дунай онъ догадливъ былъ, Скочиль онь, Дунай, со добра коня,

Воткнеть копье во сыру землю, Привязаль онь коня за остро копье, И гораздъ онъ со дѣвицею дратися, Ударилъ онъ дъвицу по щекъ, А пнуль онъ дввицу подъ....-Женской поль оть того пухоль живеть, Спибъ онъ дъвицу съ ръзвихъ ногъ, Онъ выдернуль чингалище булатное, А и хочетъ взръзать груди бълыя; — Втапоры дівица возмолилася: «Гой еси ты, удалой доброй молодель! Не коли ты меня девицу до смерти, Я у батюшки, сударя, отпрошалася, Кто меня побыть во чистомъ поль, За того инъ дъвицъ за мужъ идти.» А и туто Дунай сынъ Ивановичь Тому ея слову обрадовался, Думаеть себв разумомъ своимъ: Служиль я, Дунай, во семи Ордахъ, Въ семи Ордахъ, семи Королямъ, А не могь себв выжить красныя двинцы, Нонъ я нашель во чистомъ полъ Обручницу, сопротивницу. — Туть они обручалися, Кругъ ракитова куста вънчалися; А скоро ей приказъ отдалъ собиратися, И обраль у дівицы сбрую всю: Куякъ и панцырь съ кольчугою; Приказаль онъ девице наряжатися, Въ простую епанечку бълую, --И потхали ко городу ко Кіеву. Только Владиміръ стольной Кіевской Втапоры вдеть оть злата ввица, И прітхаль Князь на свой Княженецкой дворъ, --И во свътлы гридни убиралися, За убраные столы сажалися.

А и молодой Дунай сынъ Ивановичь Прівхаль ко церкви соборныя, Ко темъ попамъ и ко дьяконамъ, Приходиль онь во церкву соборную, Просить честныя милости У того Архіерея соборнаго, Обвенчать на той красной девице. --Ради были тому попы соборные ---Въ тъ годы присяги не въдали --Обвънчали Дуная Ивановича; Вънчальнаго далъ Дунай пать сотъ рублей И повхаль во Князю Владиміру, -И будеть у Князя на широкомъ дворъ И скочили со добрыхъ коней съ молодой женой, И говорилъ таково слово:.. «Доложитесь Князю Владиміру — Не о томъ, что идти во свътлы гридни, О томъ, что не въ чемъ идти Княгинв молодой, Платья женскаго только одна и есть епанечка былая. А втапоры Владиміръ Князь онъ догадливъ быль, Знаеть онъ кого послать: Послаль онъ Чюрила Пленковича Выдавать платьице женское цветное, --И выдавали они туть соянь хрущатой камки На тое Княгиню новобрачную, На Настасью Королевишну, — А ціна тому сояну сто тысячей, — И снарядили они Княгиню новобрачную, Повели ихъ во палаты Княженецкія, Во тв гридни свътлыя, Сажали за столы убраные, За яства сахарныя и за питья медвяныя; Сти уже двъ сестры за однивь столовъ, --А и молодой Дунай сынъ Ивановичь Жениль онъ Князя Владиніра, Да и самъ туть же женился,

Въ томъ же столъ столовати сталь. — А жили они время не малое. — У Князя Владиміра, у солнышка Сеславьевича Была пирушка веселая, Туть пьяной Дунай разхвастался: Что нътъ противъ меня во Кіевъ такова стрельца, Изъ туга лука по приметамъ стрелять. Что взговорить молода Княгиня Апраксвевна: «Что гой еси ты, любимой мой зятюшка, Молодой Дунай сынъ Ивановичь! --Что нъту-де во Кіевъ такого стръльца, Какъ любезной сестрицы моей Настасьи Королевишны. Туть Дунаю за беду стало, --Бросали они жеребья Кому прежде изъ туга лука стрелять, — И достанось стрелять его молодой жене Настась в Короловишнь, А Дунаю досталось на главъ золого кольцо держать. Отмърили мъсто на цълу версту тысячну, Держить Дунай на главъ волото кольцо; Вытягала Настасья калену стрелу, Спела-де тетивка у туга лука, Сшибло съ головы золото кольцо Тою стрълкою каленою; --Князи и бояра туть металися, Усмотрѣли калену стрѣлу, Что на техъ-то перушкахъ лежить то золого кольцо. Втепоры Дунай становиль на примету свою молоду

Стала Княгиня Апраксвевна его уговаривати:
«А и ты гой еси, любимой мой затюшка,
Молодой Дунай сынь Ивановичы
То вёдь шуточка пошучена.»
Да говорила же его и молода жена:
«Оставимъ-де стредять до другаго дня,
Есть-де въ угробе у меня могучь богатырь;

Первой-де стрѣлкой не дострѣлишь,
А другой-де перестрѣлишь,
А третьею-де стрѣлкою въ меня угодинь.
Втаноры Князи и бояра
И всѣ сильны могучи богатыри
Его молода Дуная уговаривали.
Втаноры Дунай озадорился, —
И стрѣлялъ въ примъту на цѣлу версту въ золото кольцо, —

Становилъ стоять молоду жену; И втапоры его молода жена Стала ему кланятися и передъ нимъ убиватися: «Гой еси ты, мой любезной ладушка, Молодой Дунай сынъ Ивановичь! Оставь шутку на три дни, Хошь не для меня, но для своего сына нерожденнаго, Завтря рожу тебь богатыря, Что не будеть ему сопротивника. Тому-то Дунай не повероваль, Становилъ свою молоду жену Настасью Королевишву На мъту съ золотымъ кольцомъ, --И велели держать кольцо на буйной главе, -Отрълялъ Дунай за цълу версту изъ туга лука: А и первой стрелой онъ не дострелиль, Другой стрвлой перестрвлиль, А третьею стрелою въ ее угодилъ. Прибъжавши Дунай къ молодой женъ Выдергиваль чингалище булатное, Скоро споролъ ей груди бѣлыя. — Выскочиль изъ утробы удаль молодець, Онъ самъ говорить таково слово: «Гой еси, сударь, мой батюшка! Какъ бы далъ инъ сроку на три часа, А и я бы на свъть быль попрыжье И полутче въ семь семерицъ тебя. А и туть молодой Дунай сынь Ивановичь заночалился, Ткнулъ себя чингалищемъ во бѣлы груди, Сгоряча онъ бросился во быстру рѣку. Потому быстра рѣка Дунай словеть — Своимъ устьемъ впала въ сине море. — А и то старина, то и дѣявье!

#### XI.

## ГРИШКА РАЗСТРИГА.



Ты Боже, Боже, Спасъ милостивый! Къ чему рано надъ нами прогнъвался — Сослаль намь, Воже, прелестника, Злаго Разстригу Гришку Отрепьева; Уже ли онъ, Разстрига, на Царство сълъ? Называется Разстрига прямымъ Царемъ, Царемъ Димитріемъ Ивановичемъ Углецкимъ. Не долго Разстрига на Царствъ сидълъ, Похотьль Разстрига женитися; Не у себя-то онъ въ каменной Москвъ, Браль онъ Разстрига въ проклятой Литвъ, У Юрья пана Сендомирскаго Дочь Маринку Юрьеву, Злу еретницу, безбожницу. На вешній праздникъ Николинъ день, Въ четвергъ у Разстриги свадьба была, А въ пятницу праздникъ Николинъ день. Князи и бояра пошли къ заутрени, А Гришка Разстрига овъ въ баню съ женой; На Гришкъ рубашка кисейная, На Маринкъ соянъ хрущатой камки. А чась другой поизойдучи.

Уже Князи и бояра отъ заутрени, А Гришка Разстрига изъ бани съ женой. Выходить Разстрига на Красной крылецъ, Кричить, реветь знячнить голосомъ: «Гой еси, ключники мои, приспъщники! Приспъвайте кушанье разное. А и постное и скорожное; Заутра будеть ко инв гость дорогой, Юрья панъ со паньею.» А втаноры стрельцы догадалися, За то-то слово спохватилися, Въ Боголюбовъ монастырь металися Къ Царицъ Мароъ Матвъевнъ: «Парида ты, Мареа Матвъевна! Твое ли это чадо на Царствъ сидить, Царевичь Димитрій Ивановичь? А втапоры Царица Мароа Матвевна заплакала, И таковы рѣчи во слезахъ говорила: «А глупы стръльцы вы, не догадливы! Какое мое чадо на Царствъ сидитъ? На Царствъ у васъ сидитъ Разстрига Гришка, Отрепьевъ сынъ; Потерянъ мой сынъ Царевичь Димитрій Ивановичь На Угличь отъ техъ отъ бояръ Годуновыихъ; — Его моши лежать въ каменной Москвъ У чудной Софіи премудрыя, У того ли-то Ивана Великаго Завсегда звонять во Царь-колоколь, Соборны попы собираются, За всякіе праздники совершають панихиды За память Царевича Димитрія Ивановича, — А Годуновыхъ бояръ проклинають завсегда. Туть стрельцы догадалися; Всв они собиралися, Ко Красному Царскому крылечку металися, И туть въ Москве взбунтовалися.

Гришка Разстрига догадается,
Самъ въ верхни чердаки убирается
И накръпко запирается;
А злая его жена, Маринка безбожница,
Сорокою обернулася
И изъ палатъ вонъ она вылетъла.
А Гришка Разстрига втапоры догадливъ былъ,
Бросался онъ со тъхъ чердаковъ на копья острыя
Ко тъмъ стръльцамъ, удальмъ молодцамъ;
И тутъ ему такова смерть случилась.

#### XII.

### НА ВУЗАНВ ОСТРОВВ.



На славной Волга рака на верхней,
Изголова на Бузана острова,
На крутома краснома берегу,
На желтыха разсыпныха пескаха,
А стояли бесады, что бесады дубовыя,
Изподернуты бархатома;
Во бесадочкаха туга сидали Атаманы козачіе
Ермака Тимофаевичь, Самбура Андреевичь, Анофрій
Степановичь.

Они думушку думали за единое,
Какъ про дѣло ратное, про добычу козачую.
Что Есаулъ ходитъ по кругу, по Донскому Яицкому,
Есаулъ кричитъ голосомъ, во всю буйну голову:
«А и вы гой еси братцы, Атаманы козачіе!
У насъ кто на морѣ не бывалъ,
Морской волны не видалъ,
Не видалъ дѣла ратнаго, человѣка кроваваго,
Отъ желанъя тѣ Богу не маливались;
Останьтеся таковы молодцы на Бузанѣ островѣ.»
И садилися молодцы во свои струги легкіе;
Они грянули, молодцы, внизъ по матушкѣ

Волгь рыкь, по протокь по Ахтубь. А не ярые гоголи на сине море выплыли, Выгребали тутъ козаки середи моря синяго, -Противъ Матицы острова Легки струги выдергивали. И веселечки разбрасывали, Майданы разставливали, Ковры раздергивали, ковры тъ Сорочинскіе И беседы дубовыя, подернуты бархатомъ; А играли козаки золотыми тавлеями, Дорогими вальящатыми. Посмотрять козаки они на море синее, Оть того зеленаго, оть дуба врековистаго, Какъ бы быль забыльлася, будто чернь зачернылася, Забълълися на корабляхъ парусы полотняные И зачеривлися на морв туть двенадцать кораблей; А бъгутъ туть по морю Славны гости Турецкіе, со товары заморскими. А увидели козаки те корабли червленные И бросалися козаки на свои струги легкіе, А хватали козаки оружье долгомърное И три пущечки мъдныя, Напущалися козаки на двенадцать кораблей: Въ три пушечки гунули, а ружьемъ вдругъ грянули; Турки, гости богатые На корабляхь оть того изпужалися, Въ сине море металися; А тв товары заморскіе Козакамъ доставалися --А и двенадцать кораблей. А на техъ корабляхъ одна не пужалася, Душа красная девица, Молода Урзамовна, мурзы дочь Турскаго. Что сговорить дівица: «не троньте женя козаки, Не губите моей красоты, А и вы везите меня, козаки,

Къ сильну Царству Московскому, Государству Россійскому,

Приведите, козаки, меня въ въру крещеную. 
Не тронули козаки душу красну дъвицу,
И посадили во свои струги легкіе.
А и будутъ козаки на протокъ на Ахтубъ
И стали козаки на крутомъ красномъ бережку,
Майданы разставливали, майданы тъ Терскіе;
Ковры Сорочинскіе, а бесъды разставливали,
А бесъды дубовыя, подернуты бархатомъ,
А столы дорогъ рыбій зубъ;
А и кушали козаки тутъ они кушанье разное
И пили питья медвяныя, питья все заморскія. —
И будутъ козаки на великихъ на радостяхъ со добычи козачія,

Караулы ставили, караулы крвпкіе, отхожіе, Сверху матки Волги реки и съ низу таковыяжь стоять; Запилися молодцы, а всв они до единаго. А втапоры и во то время на другой сторонъ Становился отоять Персидской Посоль Коромышевъ Семенъ Константиновичь Со своими солдаты и матросами; Козаки были пьяные, а солдаты не со всемъ умомъ, Напущалися на нихъ драгися Ради корысти своея. Въдаль ли, не въдаль о томъ Персидской Посоль, Какъ у нихъ драка сочинилася; Въ той было дракти Порсидскаго Посла Солдать пятьдесять неловекъ, — Текъ козаки прибили до смерти, Только едва осталися три человъка, Которые могли убъжать на корабль Къ своему Послу сказывати; Не разобраль того дела Персидской Посоль, О чемъ у нихъ драка сочинилася, Послаль онь сто человъкъ

Всю ту правду разпрашивати. --И темъ солдатамъ показалися, Что тв люди стоять недобрые; Зачали съ козаками дратися. Втапоры говориль имъ большой Атаманъ Ермакъ Тимоф вевичь: «Гой вы еси, солдаты хорошіе Слуги Царя вѣрные! Почто съ нами деретеся? Корысть ли отъ насъ получите?> Туть солдаты безумные На его слова не сдавалися, И зачали дратися Воемъ-то смертныммъ, Что дракою некорыстною. Втапоры доложился о томъ Большой Есауль Стафій Лаврентьевичь: «Гой вы еси, Атананы козачи! Что намъ съ ними пълати? Солдаты упрямые, лезуть къ намъ съ дракою въ глаза.» И на тв его слова большой Атаманъ Ермакъ Тимофвевичь Приказалъ ихъ до смерти бити И бросати въ матку Волгу ръку.--Зачали козаки съ ними дратися, И прибили ихъ всехъ до смерти, Только изъ нихъ единъ ушелъ Капралъ островской и прибъждения на свой корабль Къ Послу Персидскому Семену Константиновачу Коромышеву

Сталъ обо всемъ ему разсказывати, Кака у нихъ съ козаками драка была. И тотъ Персидской Посолъ Не размыслилъ ничего, Подымался онъ со всею гвардіею своею На тъхъ Донскихъ козаковъ; Втапорыжъ подымалися Атананы козачіе Ермакъ Тимофъевичь, Самбуръ Андреевичь и Анофрій Степановичь, -И стала у нихъ драка великая И побоище смертное,-А Атаманы козачіе Сами они не дралися, Только своимъ козакамъ цыкнули --И прибили всъхъ солдать до смерти, Ушло ли, не ушло съ десятокъ человъкъ, И въ той же дракъ убили самаго Посла Персидскаго Семена Константиновича Коромышева. Втаноры козаки всв животы Посла Персидскаго Взяли себъ, платье цвътное Клали въ гору Зићевую. Пошли они, козаки, по протокъ по Ахтубъ, Внизъ \*) по матушкъ Волгъ ръкъ; А и будуть козаки у Царства Астраханскаго, Называется туть Ериакъ со дружиною Купцами заморскими, --А явили въ таможив товары разные И сь техъ товаровъ платили пошлину Въ казну Государеву, И теми своими товарами Торговали безъ запрещенія: Темъ старина и кончилась.

<sup>\*)</sup> Въ подлинение ошибка, — есерхъ, —см. указатель опечат. въ нзд. 1818 г.

#### XIII.

#### ЕРМАКЪ ВЗЯЛЪ СИБИРЬ.



Во славномъ понизовомъ городѣ Астрахани, Противъ пристани матки Волги рѣки, Сходилися тутъ удалы добры молодцы, Донскіе славны Атаманы козачіе Ермакъ Тимофѣевичь, Самбуръ Андреевичь и Анофрій Степановичь;

И стали они во единой кругь,
Какъ думати думушку за единое,
Со крвика ума, съ полна разума.
Атаманъ, говорилъ Донскимъ козакамъ,
По имени Ермакъ Тимофвевичь:
«А и вы гой еси братцы, Атаманы козачіе!
Некорыстна у насъ шутка зашучена;
Гуляли мы по морю синему,
И стояли на протокъ на Ахтубъ,
Убили мы Посла Персидскаго
Со всъми его солдатами и матросами,
И всъмъ животомъ его покорыстовались;
И какъ намъ на то будетъ отвътствовать?
Въ Астрахани жить не льзя,

На Волгъ жить-ворами слыть, На Яикъ идти — переходъ великъ, Въ Казань идти — Грозенъ Царь стоить, Грозенъ Царь Осударь Иванъ Васильевичь; Въ Москву идти-перехватаннымъ быть, По разнымъ городамъ разосланнымъ И по темнымъ тюрьмамъ разсаженнымъ; ---Пойдемте мы въ усолья ко Строгоновамъ, Ко тому Григорью Григорьевичу, Къ темъ господамъ къ Вороновниъ --Возмемъ им много свинцу, пороху и запасу хлибнаго. И будуть они въ усольт у Строгонова, --Взяли запасы хльбные, много свинцу, пороху, И пошли вверхъ по Чусовой ръкъ, Гдв бы Ермаку зима зимовать. --И нашли они пещеру каменну На той Чусовой ръкъ, на висячемъ большомъ каменю; И зашли они сверхъ того каменю, Опущалися въ ту пещеру козаки, Много не мало двъсти человъкъ; А которые остались люди похужье, На другой сторонъ въ такуюжь они пещеру убиранися. И туть имъ было хорошо зима зимовать. — Та зима проходить, весна настаеть; Гдъ Ермаку путя искать? Путя ему искать по Серебреной ръкъ. Сталь Ермавъ убиратися со своими товарищами По Серебреней пошли, до Жаровля дошли, Оставили они тугъ лодки коломенки; На той Баранченской переволокъ, Одну тащили, да надоблися, Тамъ ее и покинули. И въ то время увидели Баранчу реку, обрадовались, Подълали боты сосновне И лодки набойницы; Поплыли по той Варанчъ ръкъ —

И скоро они выплыли въ Тагиль ръку; У того медетая камня у Магницкаго-горы становилися, А на другой сторонъ было у нихъ плодбище; Дълали большія коломенки, Чтобъ можно имъ совскиъ убратися. Жили они туть козаки съ весны до Троидева дня, И были у нахъ промыслы рыбные, Тъмъ они и кормилися: И какъ имъ путь надлежалъ, Совствы въ коломенки убиралися, И поплыли по Тагиль рекв; А и выплыли на Туру ръку, И поплыли по той Туръ ръкъ въ Епанчу ръку; И туть они жили до Петрова дня. Еще они туть управлялися, Подълали людей соломенныхъ. И нашили на нихъ платье цвътное; Было у Ермака дружины триста человъкъ, А стало уже со теми больше тысячи. Поплыли по Тоболь ръкъ, Въ Мяденски юрты приплыли, Туть они Князька полонили небольшаго, Дабы показаль имъ путь по Тоболь рекв. Во техъ устьяхъ Тобольскихъ на изголове становилися. И собиралися во единой кругъ, И думали думушку крвпко за едино: Кавъ бы инъ приплыть въ горъ Тобольской той? Самъ онъ, Ериакъ, ношелъ устьемъ верхнівмъ, Самбуръ Андреевичь устьемъ средніимъ, Анофрій Степановичь устьемъ нижніимъ, Которое устье внало противъ самой горы Тобольскія. И выплыли два Атамана козачіе Самбуръ Андреевичь и Анофрій Степановичь Со своими товарищами на Иртышъ реку, Подъ саму высоку гору Тобольскую. И туть у нихъ стала баталія великая,

Со твии Татары Котовскими; Татары въ нихъ быють со кругой горы, Стрелы летять какъ часты дожди, А козакамъ взять не можно ихъ. И была баталія целой день, Прибили козаки техъ Татаръ не мало число-И тому Татары дивовалися, Каковы Руски люди крыпкіе, Что ни единаго убить не могутъ ихъ; Каленыхъ стрелъ въ нихъ какъ въ сношики налешлено, Только козаки всв невредимы стоять, И тому Татары дивуются наппаче того. Въ тоже время пришелъ Атаманъ Ермакъ Тимофевичь Со своею дружиною, тою лукою Соуксанскою; Дошелъ до устья Сибирки ръки, И въ то время полонилъ Кучума Царя Татарскаго, А перваго Князька поиманнаго Отпустиль со извъстіемъ Ко темъ Татарамъ Котовскіймъ, Чтобы они въ дракъ съ козаками помирилися. Ужъ-де Царя вашего во полонъ взяли Тыть Атаманомъ Ермакомъ Тимофвевымъ. И таковы слова услыша Татары сокротилися, И пошли къ нему, Ермаку, съ подарочками, Понесли казну соболиную и бурыхъ лисицъ Сибирскійхъ, И принималь Ермакъ у нихъ не отсылаючи; А на мъсто Кучума Царя утвердилъ Сабанака Татарина И даль ему полномочіе владеть ими. И жиль тамъ Ермакъ съ Покрова До зимняго Николина дня; Втапоры Ермакъ шилъ шубы соболиныя, Нахтариами вивств сшиваль, А теплые мъхи на верхъ обоихъ сторонъ; Таковымъ манеромъ и шапки шилъ. И убравши Ермакъ со већии козаки, Отъезжаль въ каненну Москву,

Ко Грозному Царю Ивану Васильевичу.--И какъ будеть Ермакъ въ каменной Москвъ, На канунъ праздника Христова дня; Втапоры подкупиль въ Москвъ Большаго боярина Никиту Романовича, Чтобы доложиль объ немъ Царю Грозному. На самой праздникъ Христовъ день, Какъ изволилъ Царь Государь идти отъ заутрени, Втапоры доложиль объ нахъ Никита Романовичь: Что-де Атаманы козачіе. Ермакъ Тимофъевъ съ товарищи Къ твоему Царскому Величеству съ повинвостью пришли, И стоять на Красной площади. И тогда Царь Государь Тотчасъ велѣлъ предъ себя привести Того Атамана Ермака Тимофъева, Со теми его товарищи; Тотчасъ ихъ ко Царю представили Въ тъхъ шубахъ соболиныихъ,--И тому Царь удивляется; И не сталь больше спрашивати, Велъль ихъ разослать по квартирамъ, До того часу, когда спросятся. Втапоры Царю праздникъ радошенъ былъ, И было пированіе почестное На великихъ на радостяхъ, Что полониль Ермакъ Кучума Царя Татарсваго И вся сила покорилася тому Царю Грозному, Царю Ивану Васильевичу. И по прошествіи того праздника Приказалъ Царь Государь Того Ермака предъ себя привести; Тотчасъ ихъ собрали И ко Царю представили. Вопрошаеть туть ихъ Царь Государь: «Гой ты еси, Ермакъ Тимоффевъ синъ!

Гдё ты бываль, сколько по волё гуляль?
И напрасных душь губиль,
И какимъ случаемъ Татарскаго
Кучума Царя полониль,
И всю его Татарскую силу
Подъ мою власть покориль?
Втапоры Ермакъ предъ Грознымъ Царемъ на колёни паль,
И нисьменное извёстіе обо всемъ своемъ похожденія
подаваль,

И при томъ говорилъ таковыя слова:
«Гой еси, вольной Царь, Царь Иванъ Васильевичь!
Приношу тебъ, Осударь, повинность свою.
Гуляли мы, козаки, по морю синему,
И стояли на протокъ на Ахтубъ;
И въ то время годилося мимо идти
Послу Персидскому Коромышеву Семену Константиновичу

Со своими солдаты и матросами, И они напали на насъ своею волею, И хотели оть насъ поживитися, — Козаки наши были пьяные, А солдаты упрямые --И туть Персидскаго Посла устукали Со теми его солдаты и матросами.» И на то Царь Государь не прогиввался; Но и паче умилосердился, Приказалъ Ермака пожаловати. И посылаль его въ ту сторону Сибирскую Ко тыть Татарамъ Котовскіимъ, Брать съ нихъ дани, выходы въ казну Государеву.-И по тому приказу Государеву Потхалъ Ермакъ Тимофтевичь Со своими козаками въ ту сторону Сибирскую. И будеть онъ у техъ Татаръ Котовскіихъ; Сталь онъ ихъ наибольше Подъ власть Государеву покаряти,

Дани, выходы безъ запущенія выбирати. И годъ, другой тому времени поизойдучи, Тѣ Татары взбунтовалися. На Ермака Тимофвева Напущалися на той большой Енисев ракв; Втапоры у Ермака были козаки разосланы По разнымъ дальнымъ странамъ, А при немъ только было козаковъ на дву коломенкахъ, И билися, дралися съ Татарами время не малое; И для помощи своихъ товарищевъ Онъ Ермакъ похотълъ перескочити На другую свою коломенку, И ступиль на переходню обманчивую, Правою ногою поскользнулся онъ --И та переходня съ конца верхняго Подымалася и на его опущалася, Разшибла ему буйну голову И бросила его въ тое Енисей быстру ръку: Туть Ермаку такова смерть случилась.

#### XIV.

#### СТАВРЪ ВОЯРИНЪ.



Во стольномъ было городъ во Кіевъ, У ласкова, Осударь, Князя Владиміра Выло пированье, почестной пиръ, Выло столованье, почестной столь На многи Князи и бояра И на Рускіе могучіе богатыри И гости богатые. Будеть день въ половина дня, Будетъ пиръ во полу пиръ; --Князи и бояра пьють, тдять, потъщаются, И Великимъ Княземъ похваляются. И только изъ нихъ одинъ бояринъ Ставръ Годиновичь не пьеть, не всть И при своей братьи не хвастаеть, Только на единъ съ товарищемъ Таковы речи сказываеть: «Что это за крвпость во Кіевв, У Великаго Князя Владиміра? У меня-де, Ставра боярина, Широкой дворъ не хуже города Кіева: ---А дворъ у меня на семи верстахъ,

А гридни, свътлицы бълодубовы, Покрыты гридни съдымъ бобромъ, Потолокъ во гридняхъ черныхъ соболей, Полъ, середа одного серебра, Крюки да пробои по булату злачены. А и были туть у Князя слуги върные, Доносили о томъ самому Князю Владиміру: «Что-де, Осударь, ласковой Владиміръ Князь! Ставръ бояринъ въ очи ни о чемъ не хвалится, А за очи похвалнется, Что есть у него дворъ на семи верстахъ, Крѣпче города Кіева: -Гридни, свътлицы бълодубовыя, Покрыты гридни седымъ бобромъ, Потолокъ черныхъ соболей, Полъ, середа одного серебра, Крюки да пробои по булату злачены. Услыша о томъ Владиміръ Князь. Приказалъ сковать Ставра боярина, На руки и на ноги желъза ему, Посадить его въ погреба глубокіе, Затворять дверями жельзными, Запирать накръпко замки булатными. И Владиміръ Князь посылаль Посла Немилостиваго ко Ставру боярину, Чтобъ дворъ его запечатати, И взять въ Кіевъ молоду его жену Ко Великому Князю Владиміру.— И ей Ставровой молодой жень Перепала въсть нерадошна, Что Ставръ бояринъ во Кіевъ Посаженъ въ погреба глубовіе, Руки и ноги скованы. — Скоро она наряжается И скоро убирается; Скидавала съ себя волосы женскіе;

Надввала кудри черныя, А на ноги сапоги зеленъ сафьянъ; И надъвала платье богатое, Вогатое платье Посольское— И называлась грознымъ Посломъ, Грознымъ Посломъ Васильемъ Ивановичемъ. И поехала съ великою свитою ко городу Кіеву; Половину дороженьки провхали, И встръчю ей изъ Кіова грозенъ Посолъ: Туть они събхались, Послы поздоровались, Какъ Послы послуются, Они ручка объ ручку цълуются. --Сталь-де изъ Кіева спрашивать Посоль: «А и гой вы еси, удалы добры молодцы! Куда вы вдете и куда Вогь несеть? --И взговорять ему, Послу, таковыя слова: «А вдемь мы изъ дальней Орды, Золотой земли, Отъ грозна Короля Етмануйла Етмануйловича Ко городу во Кіеву, Ко Великому Князю Владиміру, Брать съ него дани, невыплаты, Не много не мало за двенадцать леть, За всякой годъ по три тысячи.» Изъ Кіева Посолъ позадумался — А и единое словечко повыговорить: «Я-де, изъ Кіева грозенъ Посолъ, Ъду-де я ко Ставру боярину, Дворъ его запечатати, А его молоду жену въ Кіевъ взять. Отвъчають туть удалы добры молодцы: «Прежде у насъ тоть быль постоялой дворь; Нонъ заъзжали-въ дому нътъ никого, Молода его жена убиралася Въ дальну Орду, Золоту землю. -Изъ Кіева Посолъ воротился назадъ, Прівхаль во стольной во Кіевь градь,

Подъ первой рогь несуть пять человыкь, Подъ другой несуть столько же, Колчанъ тащать каленыхъ стрвль тридцать человъкъ; И говорить Князю таково слово: «Что потъщить-де тебя Князя Владиміра?» Береть она во ту рученьку лѣвую И береть стрълу валеную, Та была стрълка булатная,-Вытягала лукъ за ухо, Хлеснеть по сыру дубу, Изломала его въ черенья вожевые,-Спъла тетивка у туга лука;--И Владиміръ Князь окорачь наползался, И всв туть могуче богатыри Встають какъ угорълые,-Звыла да пошла калена стрела, Угодила въ сыръ кряковистой дубъ, Изломала въ черенья ножевые. --И говорилъ Посолъ таково слово: «Не жаль инъ сыра дуба краковистаго, Только жаль мив своей калены стрвлы --Никому не найти во чистомъ полъ. Плюнуль Владимірь Князь, самъ прочь пошель; Говориль себъ таково слово: Развъ самъ Василья Посла провъдаю. Сталь съ нимъ въ шахматы играть Золотыми тавлеями; Первую заступь заступовали: И ту Посоль поиграль; Другую заступь заступовали: И другую заступь Посоль же поиграль; Третью заступь заступовали: Шахъ, да и мать, да и подъ доску. -И сталь Посоль говорить таково слово: «Гой еси, стольной Владиміръ Князь! Отдай ты мив дани, выходы за двенадцать леть,

За всякой годъ по три тысячи.» Говорить Владиміръ Князь: «Изволь меня, Посолъ, взять головой съ женой.» И говориль туть Посоль таковы слова: «Чънъ ты Владиміръ Князь въ Кіевъ потъщаеться? Есть ли у тебя веселые молодцы? И тотчасъ посылалъ Владиміръ Князь Искать таковыхъ людей всякихъ рукъ --И собрали веселыхъ молодцовъ на Княженецкой дворъ. Втапоры у Великаго Князя ради Посла Было пированіе почестное, на великихъ на радостяхъ; И туть Посоль не весель сидить, Только Князю таково слово выговорить: «Нъть ли у тебя кому въ гусли поиграть?» Похватится Владиміръ Князь, Послалъ по Ставра боярина, Воярина Годиновича, Велѣлъ его разковать всего; Сымали жельза съ рукъ и съ ногъ И приводили Ставра на почестной пиръ. И втаноры Посоль скочиль на резвы ноги, Посадиль Ставра противь себя въ дубову скамью. И зачаль туть Ставръ поигрывати: Сыгришъ сыгралъ Царя-града, Танцы навель Герусалима, Величалъ Князя со Княгинею, Сверхъ того игралъ Еврейской стихъ; — Посолъ задремалъ и спать захотель, Говорилъ таковы слова: «Гой еси, Владиміръ Князь! Ненадо мив твои дани, выходы, Только пожалуй веселымъ молодцомъ Ставромъ бояриномъ Годиновичемъ.» И Владиміръ Князь о томъ радошенъ сталъ, Отдавалъ Ставра руками своими; Взявши Посолъ Ставра

Отъезжаль изъ Кіева вонь, Провожаеть его Владиміръ Князь и со Княгинею. И становился онъ, Посоль, у быстра Дивпра, Разставляль палатки свои бълыя, Говорилъ таково слово: «Пожалуй-де, Осударь, Владиміръ Князь! Посиди до того часа, когда я высплюся. Раздъвался Посоль изъ своего платья Посольскаго, И убирался въ платье женское, Притомъ говорилъ таково слово: «Гой еси, Ставръ, веселой молодецъ! Какъ ты меня не опознываешъ? А доселева мы съ тобой въ свайку игрывали: У тебя-де была свайка серебряная, А у меня кольцо позолоченое, И ты меня поигрываль,-А я тебъ толды вселды.» И втапоры Ставръ бояринъ догадается, Скидавалъ платье черное, И надъваль на себя Посольское;-И съ Великимъ Княземъ и со Княгинею прощалися, И отъбажали во свою землю дальную.--

#### XV.

# ИВАНЪ ГОДИНОВИЧЬ.



Во стольномъ въ городъ во Кіевъ, У ласкова, Осударь, Князя Владиміра вечеринка была, На пиру у него сидели честныя вдовы. Пригодился туть Иванъ Годиновичь, И проговорить ему стольной Кіевской Владиміръ Княвь: «Гой оси, Иванъ ты Годиновичь! А за чёмъ ты, Иванушка, не женишься» Отвъчаетъ Иванъ, сынъ Годиновичь: «Радъ бы, Осударь, женился, да негдъ взять, Гдв охота брать, за меня не дають; А где-то подають, ту я самь не беру. А проговорить ласковой Владимірь Князь: «Гой еси Иванъ, сынъ Годиновичь! А садися ты, Иванъ, на ременчатъ стулъ, Пиши ярлыки скорописчаты.» И садился тотчась Иванъ на ременчать стуль. Написаль ярлыкъ скорописчатой, А о добромъ дълъ-о сватаньъ,-Къ славному городу Чернигову, Къ Динтрію гостю богатому; Написаль онъ ярлыкъ скорописчатой,

А Владиміръ Князь ему руку приложиль: «А не ты, Иванъ, потдешъ свататься, Сватаюсь я-де Владиміръ Князь. А скоро-де Иванъ снаряжается, А скоря того повздку чинить Ко городу Чернигову; Два девяносто-то изрныхъ версть Перевхалъ Иванушка въ два часа. Сталь онь, Ивань, на гостинномь дворь, Скочиль онь. Ивань, со добра коня,— Привязавши коня къ дубову столбу Походиль во гридню во овътлую, Спасову образу молится, Онъ Дмитрію гостю кланяется,— Положиль ярлыкь скорописчатой на круглой столь; Димитрій гость разпечатываеть и разсматриваеть, Просматриваеть и прочитываеть: «Глупой Иванъ, неразумной Иванъ! Гдв ты, Иванушка, перво быль? Нонъ Настасья просватана, Душа Дмитревна запоручена Въ дальну землю Загорскую, За Царя Афромея Афромеевича; За Царя отдать ей Царицею слыть, --Пановя всв поклонятся. Пановя и улановья, А Нъмецкихъ языковъ счету нътъ; За тебя, Иванъ, отдать -- холопкой слыть, Избы мести, заходы скрести, ... Туть Иванушкъ за бъду стало, Схватя ярлыкъ, Иванъ, да и вонъ побъжалъ. Садился Иванъ на добра коня, Побъжаль онь ко городу Кіеву; Скоро Иванъ на дворъ прибъжалъ, И приходить онъ во светлу гридню. Ко Великому Князю Владиміру,—

Спасову образу молится, А Владиміру Князю кланяется; Вельми онъ, Иванъ, закручинился,--Сталъ его Владиміръ Князь спрашивати, А сталъ Иванъ разсказывати: «Вылъ я у Дмигрія во дому, Положиль ярлыкь на кругдой столь, Динтрій гость не задерживаль меня въ томъ, Скоро ярлыки прочитываль И говорилъ таковы слова: «Глупой ты-де Иванъ, неразумной Иванъ! Гдъ ты, Иванушка, перво быль? Новъ Настасья просватава Въ дальну землю Загорскую, За Царя Афромея Афромеевича; За Царя-де ее отдать -- Царицею слыть, --Пановя всв поклонятся, Пановя всв и улановья, А Нъмецкихъ языковъ счету нътъ; За тебя-де, Иванъ, отдать-холонкой слыть, Избы мести, да заходы скрести.» Туть ему Князю за бъду стало, Рветь на главѣ черны кудри свои, Вросаеть ихъ о кирпищеть полъ: «Гой еси, Иванъ Годиновичь! Возьми ты у меня Князя сто человъкъ Рускихъ могучихъ богатырей, У Княгини ты бери другое сто, У себя Иванъ третье сто; Повзжай ты о добромъ двлв -- о сватаньв, Честью не дасть, ты и силою бери. Скоро молодцы тв собираются, А скоря того повадку чинять, Повхали къ городу Чернигову; А и только перевхали быстраго Дивпра, Выпала пороха снегу белаго;-

По той по порожь, по былу сныту, И лежать три следа звериные: Первой следъ гнедаго тура, А другой следь лютаго зверя, А третій слідь дикаго вепря. Сталь онъ Иванъ разъясачивати: Послаль онь за гивдымь туромь сто человымь, И велълъ повиать его бережно, Безъ той раны кровавыя; И за лютымъ звъремъ послалъ другое сто, И велель изывать его бережно, Безъ той раны кровавыя; И за дикимъ вепремъ послалъ третье сто, А велъль изымать его бережно, Везъ тоя раны кровавыя, И привесть ихъ во стольной Кіевъ градъ Ко Великому Князю Владиніру. А самъ онъ, Иванъ, повхалъ единый во Черниговъ градъ И будеть Ивань во Черниговь, А у Динтрія гостя богатаго, Скачеть Иванъ середи двора, Привязаль коня къ дубову столбу,-Походиль онь во гридню светлую Къ Динтрію гостю богатому, Спасову. образу иолится, Диитрію гостю не кланяется: Походиль за занавѣсу бѣлую Онъ къ душкъ Настасьъ Динтревнъ. А туть у Динтрія гостя богатаго Сидять мурзы, улановыя, По нашену Сибирскому дружки словуть. Привезли они платыще цветное, Что на душку Настасью Динтревну, Платья того на сто тысячей Отъ Царя Афромея Афромеевича; А самъ Царь Афромей Афромеевичь

Онъ отъ Чернигова въ трехъ верстахъ стоить; А силы съ нимъ три тысячи. Молодой Иванушка Годиновичь Онъ изъ-за занавѣсу бѣлаго, Душку Настасью Диитревну Взяль за руку за бѣлую, Потащиль онъ Настасью, лишь туфли звенять,-Что взговорить ему Дмитрій гость: «Гой еси ты, Иванушка Годиновичь! Суженое пересуживаешъ, Ряженое переряживаешъ; Можно тебъ взять не гордостью, Веселымъ пиркомъ, свадебкой.» Только Иванъ слово выговориль: «Гой еси ты, славной Дмитрій гость! Добромъ мы у тебя сваталися, А сватался Владиміръ Князь; Не могь ты честью мив отдать-Нонъ беру-и не кланяюсь. -Вытащилъ ее середи двора, Посадиль на добра коня, И самъ метался въ седълечко Черкесское. Нѣкому бѣжать во Кіевъ: градъ За молодомъ Иванушкомъ Годиновичемъ; Перевхаль онь, Ивань, девяносто версть, Поставиль онь, Ивань, туть свой быль шатерь, Развернулъ ковры Сорочинскіе, Послалъ потнички бумажные-Изволиль онь, Ивань, сь Настасьею опочивь держать. Донеслась скоро въстка нерадошна Царю Афромею Афромъевичу; А приъхали мурзы, улановья, Телячьимъ языкомъ разсказывають: «Изъ славнаго-де города изъ Кіева, Прибъжалъ удалъ молодепъ, Увезъ твою противницу Настасью Дмитревну.

Царь Афромей Афромеевичь Скоро онъ вражбу чинилъ; Обернется гнфдымъ туромъ, Чистыя поля туромъ перескакалъ, Темные лѣса соболемъ пробѣжалъ, Быстрыя реки соколомъ перелеталъ, --Скоро онъ сталь у бъла шатра; А и туть Царь Афромей Афромеевичь Закричаль, заревель зычнымь голосомь: «Гой еси, Иванушка Годиновичь! А и ты суженое пересуживаешть, Ряженое переряживаеть; Почто увезъ ты Настасью Динтревну? А скоро Иванъ выходить изъ бъла шатра, Говориль туть Иванушка Годиновичь: «Гой еси, Царь Афромей Афромеевичь! Станемъ мы съ тобою боротися, А большинъ что кому наша Настасья достанется. И схватилися они туть борогися,— Что-де ему Царю дълати Со молодымъ Иваномъ Годиновичемъ? Согнеть онъ Царя корчагою, Опустиль онь о сыру землю; Царь Афромей Афромеевичь Лежить на земли, свъту не видить. Молодой Иванъ Годиновичь Онъ ушелъ за кустикъ мочитися; Царь Афромей едва пропищаль: «Думай ты, Настасья, не продумайся! За Царенъ за мною быть--- Царицею слыть, Пановя всв поклонятся. Пановя всв, улановья, А Нёмецкихъ языковъ счету нётъ; За Иваномъ быть-холошкой слыть, А избы мести, заходы скрести.» Приходить Иванъ ко бълу шатру.

Напустился съ нимъ опять боротися-Схватилися они руками боротися; Душка Настасья Дмитревна Изымала Ивана Годиновича за ноги,-Туть его двое и осилили. Царь Афромей на грудяхъ сидитъ, Говорить таково слово: «А и нътъ чингалища булатнаго, Нечемъ пороть груди белыя. --Только лишь Царь слово выговориль: «Гой еси ты, Настасья Дмитревна! Подай чембуръ отъ добра коня.» И связали Ивана руки бълыя, Привязали его ко сыру дубу.— Царь Афромей въ шатеръ пошелъ, Сталь съ Настасьею поигривати, А назолу даеть ему молоду Ивану Годиновичу.-По его было талану добра молодца, А и молода Ивана Годиновича, Первая высылка изъ Кіева бѣжитъ, Ровно сто человъкъ; Прибъжали ко тому бълу шатру, Будто зайца въ кусть изъвхали: Спиря скочиль, тоть поспириваеть; Сьона прибъжаль, тоть посьонываеть; Которы молодцы они поглавиће, Срѣзали чембуры шелковые, Молода Ивана Годиновича опрастывали; Говорилъ тутъ Иванушка Годиновичь: «А и гой вы еси, дружина хорабрая! Ихъ-то Царей не быють, не казнять, Не быють, не казнять и не въщають: Повезите его ко городу ко Кіеву, Ко Великому Князю Владиміру.» А и тутъ три высылки всв сбиралися, Нарядили Царя въ платье цвътное,

Повезли его до Князя Владиміра. И будуть въ городъ Кіевъ, Разсказали туть удалы добры молодцы Великому Князю Владиміру Про Царя Афромея Афромеевича; И Владиміръ Князь со Каягинею Встръчаеть его честно, хвально и радошно, Посадилъ его за столы дубовые,-Туть у Князя столь пошель Для Царя Афромея Афромеевича. Молодой Иванушка Годиновичь, Остался онъ во бъломъ шатръ, Сталь онь, Ивань, жену свою учить, Онъ душку Настасью Дмитревну: Онъ перво ученье, то руку отсъкъ ей. Самъ приговариваетъ: «Эта мнъ рука ненадобна, Трепала она рука Афромея Царя.» А второе ученье, ноги ей отсъкъ: «А и та-де нога мив ненадобна, Оплеталася со Царемъ Афромеемъ невърныимъ. А третье ей ученье, губы ей образаль и съ носомъ прочы: «А и эти губы мнв ненадобны, Цаловали они Царя неварнаго.» Четверто ученье, голову ей отсткъ и съ языкомъ прочь: «Эта голова мив ненадобна, И этоть языкь мив ненадобень, Говорилъ со Царемъ: невърныимъ, И здавался на его слова прелестныя.» Втапоры Иванъ Годиновичь Повхаль ко стольному городу Кіеву, Ко ласкову Князю Владиміру:-И будеть въ городѣ Кіевѣ. Влагодарить Князя Владиміра За велику милость, что жениль его На душкъ Настасьъ Джитревнъ.-

Втапоры его Князь спрашиваль:
«Гдв же твоя молодая жена?»
Втапоры Иванъ о женъ своей сказалъ,
Что хотъла съ Вахромеемъ Царемъ
Въ шатръ убить его,
За что ей поученье далъ, голову срубилъ.—
Втапоры Князь веселъ сталъ,
Что отпускалъ Вахромея Царя, своего подланника,
Въ его землю Загорскую.—
Только его увидъли,
Что обернется гнъдымъ туромъ,
Поскакалъ далече во чисто поле къ силъ своей.—

# хVI. гордей влудовичь.



Въ стольномъ было городѣ во Кіевѣ, У ласкова, Осударь, Князя Владиміра, Выло пированье, почестной пиръ, Выло столованье, почестной столъ,— Много было у Князя Владиміра Князей и бояръ и Княженецкихъ женъ, Пригодились тутъ на пиру двѣ честныя вдовы: Первая вдова Чесовая жена, А другая вдова то Блудова жена,— Обѣ жены богатыя, Богатыя жены дворянскія. Промежу собой сидять, за прохладъ говорять, Что взговорить тутъ Блудова жена: «Гой еси ты, Авдотья, Чесовая жена!

Есть у тебя девять сыновей, А девять сыновей, какъ ясныхъ соколовъ, И есть у тебя дочь возлюбленна Молода Авдотья Чесовична, Та вёдь дёвица какъ лебедь бёлая,---А у меня у вдовы Влудовы жены Единъ есть сынъ Горденъ, какъ ясенъ соколъ, Многіе пожитки осталися ему Оть своего родинаго батюшки; Нонь, за прохладь, за чужимъ пиркомъ, Молвимъ словечко о добромъ дълъ-о сватанье, Я хощю у тебя свататься За молода Гордена Влудовича Дочь твою возлюбленну Авдотью Чесовичну. Втапоры Авдотья Чесова жена на то осердилася, Била ее по щекъ, таскала по полу кирпищету, И при всемъ народъ, при бесъдъ, вдову опозорила, И весь народъ тому смвялися. Исправилась она Авдотья Влудова жена, Скоро пошла ко двору своему; А идеть во двору, шатается, . Сама больно закручинилася— И завидълъ Горденъ сынъ Влудовичь, Скоро онъ метался съ высока терема, Встрвчаль за воротами ее, Поклонился матушкъ въ праву ногу: «Гой еси матушка! Что ты, сударыня, идешь закручинилася? Али мъсто тебъ было не по отчинъ? Али чарой зеленымъ виномъ обносили тебя? Жалобу приносить матера вдова Авдотья Блудова жена, Жалобу приносить своему сыну Гордену Влудовичу: «Выла я на честномъ пиру У Великаго Князя Владиміра, Сидели мы съ Авдотьей Чесовой женой,

За прохладъ съ нею рачи говорили О добромъ дълъ-о сватанье, Сваталась я на ея любимой на дочери Авдоть ВЧесовичнъ За тебя сына Гордена Влудовича; Тъ ей мои ръчи не взлюбилися, Вила меня по щекъ и таскала по полу кирпищетому, И при всемъ народъ, на пиру, обезчестила. Молодой Горденъ сынъ Влудовичь Уклалъ спать свою родимую матушку; Втапоры она была пьяная, И пошель онь на дворь къ Чесовой женъ,-Сжималъ песку горсть цвлую-И будеть противъ великаго терема, Гдъ сидить молода Авдотья Чесовична, Бросиль онъ по высокомъ терему-Полтерема сшибъ, виноградъ подавилъ. Втапоры Авдотья Чесовична Бросилась будто бъщеная изъ высокаго терема, Середи двора она бъжить, ничего не говорить, Пропустя она Гордена, сына Блудовича, Побъжала къ своей родимой матушкв. Жаловатися на Княженецкой пиръ. Втапоры пошель Гордень на Княженецкой дворь, Ко Великому Князю Владиміру, Разсматривать вдову Чесову жену,-Та вдова Чесова жена у Великаго Князя Сидъла на пиру за убраными столы. И туть молодой Горденъ выходиль назадъ, Выходиль онь на широкой дворъ,--Вдовины ребята съ нимъ заздорили, А и только не всё они пригодилися, Пригодилось ихъ туть только пять человыкь, Взяли Гордена пощипывати, Надеючи на свою родимую матушку; Молодой Горденъ имъ взмолится:

«Не троните меня; молодцы! А меня вамъ убить, не корысть получить.» А они тому не върують ему, Опять приступили къ нему, И онъ отбивался и метался отъ нихъ, И прибилъ всъхъ тугъ до единаго. Втапоры донесли, народъ Кіевской, Честной вдовъ Чесовой женъ, Что молодой Горденъ Влудовичь Учинилъ драку великую, Убиль твоихъ дътей до смерти. И посылала она Чесова жена Любимыхъ своихъ четырехъ сыновей Ко тому Гордену Блудовичу, Чтобъ онъ отъ того не убрался домой, Убить бы его до смерти; И настигли его на широкой улицъ, Туть обошли вкругь его, Ничего съ нимъ не говорили — И только одинъ хотель было ударить по уху, Да неудалось ему, Горденъ вертокъ былъ, Того онъ ударилъ о землю, И ушибъ его до смерти,-Другой подвернется, и того ушибъ,-Третій и четвертой кинулися къ нему, И тахъ всахъ прибиль до смерти. Пошель онь Гордень къ Авдотът Чесовичнъ, Взялъ ее за бѣлы руки И повель ко Вожьей церкви; Съ вечернями обручается, Обручился и обвънчался съ ней, и домой пошелъ. По утру Горденъ столъ собралъ, Столъ собралъ и гостей позвалъ, Позвалъ туть Князя со Княгинею И молоду свою тещу Авдотью Чесовую жену.

Втапоры было честна вдова Чесовая жена Загординилася, не хотёла было идти Въ домъ къ зятю своему; Тутъ Владиміръ Князь стольной Кіевской И со Княгинею стали ее уговаривати, Чтобы она на то больше не кручинилася, Не кручинилася и не гнёвалася, — И она тутъ ихъ послушала, Пришла къ зятю на веселой пиръ, Стали пити, ясти, прохлаждатися.

### XVII.

# ЧУРИЛА ПЛЕНКОВИЧЬ.



Во стольномъ въ городъ во Кіевъ, У ласкова, Осударь, Князя Владиміра, Выло пированіе, почестной пиръ, Выло столованіе, почестной столь На многи Князи и бояра И на Рускіе могучіе богатыри; Будеть день въ половина дня, А и будеть столь во полу столь, Князь Владимірь разпотешился, ---А незнаемы люди къ нему появилися: Есть молодцовь за сто человъкъ, Есть молодцовъ за другое сто, Есть молодцовь за третье сто — Всв они избиты, изранены, Булавами буйны головы пробиваны, Кушаками головы завязаны; Вьють челомъ, жалобу творять: «Свъть, Государь, ты Владиміръ Князь! Вздили мы по полю по честому, Сверхъ тоя ръки Череги, На твоемъ Государевомъ займищѣ, Ничего мы въ полѣ не наваживали,

Не наваживали зввря прыскучаго, Не видали птицы перелетныя, --Только навхали во чистомъ полв Есть молодцовъ за триста и за пять сотъ: Жеребцы подъ ними Латинскіе, Кафтанцы на нихъ камчатные, Однорядочки-то голубъ скурлатъ, А и колпачки — золоты плаши; Они соболи, куницы повыловили, И Печерски лисицы повыгнали, Туры, олени выстрелили, И насъ избили, изранили — А тебъ, Осударь, добычи нътъ — А оть вась, Осударь, жалованья нёть, Дъти, жены осиротъли, Пошли по міру скитатися.» А Владиміръ Князь стольной Кіевской, Пьеть онь, всть, прохлаждается, Ихъ челобитья не слушаеть; А и та толпа со двора не сошла, А иная толпа появилася: Есть молодцовъ за триста, Есть молодцовь за пять соть, --Пришли охотники рыболовые, Всв избиты, изранены, Булавами буйны головы пробиваны, Куппаками головы завязаны; Вьють челомъ, жалобу творять: «Свъть, Государь, ты Владимірь Князь! Вздили мы по ръкамъ, по озерамъ, На твои щаски Княженецкія Ничего не поимавали,---Нашли мы людей: есть молодцовъ За триста и за пять сотъ, Всю они бълую-рыбицу повыловили, Щуки, караси повыловилижь

И мълкую рыбицу повыдавили, Намъ въ томъ, Государь, добычи нътъ-Тебъ, Государю, приносу нътъ --Оть вась, Государь, жалованья нъть, Дъти. жены осиротъли, Пошли по міру скитатися. И насъ избили изранили.» Владиміръ Князь стольной Кіевской Пьеть, фсть, прохлаждается, Ихъ челобитья не слушаеть; А и тв толны со двора не сошли, Двв толпы вдругь пришли: Первая толна молодиы сокольники, Другіе молодцы кречетники, — И всв они избиты, изранены, Булавами буйны головы пробиваны, Кушаками головы завязаны; Бьють челомь, жалобу творять: «Свъть, Государь, Владиміръ Князь! Вздили мы по полю чистому, Сверхъ тоя Череги.! По твоемъ Государевомъ займищу, На техъ на потешных островахь, На твои щаски Княженецкія. Ничего не поимывали, не видали Сокола и кречета перелетнаго, --Только набхали мы молодповъ За тысячу человъкъ; Всъхъ они ясныхъ соколовъ повыхватали, И бълыхъ кречетовъ повыловили, А насъ избили. изранили; Называются дружиною Чуриловою. Туть Владиміръ Князь за то слово спохватится: «Кто это Чурила есть таковъ?» Выступался туто старой Бермята Васильевичь: . Я-де, Осударь, про Чурилу давно вънаю,

Чурила живеть не въ Кіевъ, А живеть онъ пониже малаго Кіевца Дворъ у него на семи верстахъ, Около двора железной тынь, На всякой тынинкъ по маковкъ, А и есть по жемчужинкъ, -Середи двора светлицы стоять, Гридни бълодубовыя Покрыты седымъ бобромъ, Потолокъ черныхъ соболей, Матипа-то валженая, Полъ, середа одного серебра, Крюки да пробои по булату злачены. Первые у него ворота вальящатые, Другіе ворота хрустальные, Третьи ворота оловянные. Втапоры Владиміръ Князь и со Княгинею Скоро онъ снаряжается, Скоря того поездку чинять; Взяль съ собою Князей и бояръ И могучихъ богатырей Добрыню Никитича И стараго Бермяту Васильевича,-Туть ихъ собралось пять соть человыхь, И повхали къ Чурилв Пленковичу. И будуть у двора его, Встрѣчаеть ихъ старой Пленъ, Для Князя и Княгини Отворяеть ворота вальящатые, А Князямъ и боярамъ хрустальные, Простымъ людямъ ворота оловянные; И навхало ихъ полонъ дворъ. Старой Иленка Сароженинъ Приступиль ко Князю Владиміру И ко Княгинъ Апраксъевиъ, Повель ихъ во свътлы гридни, Сажаль за убранные столы, въ место почестное;

Принималь, сажаль Князей и боярь И могучихъ Рускихъ богатырей. Втапоры были повары догадливые, Носили яства сахарныя и питья медвяныя, А питья все заморскія, Чемъ бы Князя развеселить, -Веселая бесъда, на радости день. Князь со Княгинею весель сидить, Посмотрѣдъ въ окошечко косящатое И увидель въ поле толпу людей, Говорилъ таково слово: «По гръхамъ надо мною Княземъ учинилося, Князя меня въ домъ не случилося, **Т**едеть ко инт Король изъ Орды, Или какой грозенъ Посолъ. Старой Пленка Сароженинъ Лишъ только усмъхается, самъ подчиваетъ: «Изволь ты, Осударь, Владиміръ Князь со Княгинею И со всеми своими Князи и бояры кушати, Что-де ѣдеть не Король изъ Орды И не грозенъ Посолъ, Ъдетъ-де дружина хорабрая сына моего, Молода Чурилы сына Пленковича; А какъ онъ, Осударъ, будетъ предъ тобоюжъ, Вудеть пирь во полу пиръ Вудеть столь во полу столь. Пьють они, вдять, потвшаются,— Всъ уже они безъ памяти сидятъ. — А и на дворъ день вечеряется, Красное солнышко закатается, Толпа въ полв сбирается, Есть молодповъ ихъ за пять соть, Есть и до тысячи; **Бдеть** Чурила ко двору своему, Передъ нимъ несутъ подсолнечникъ, Чтобъ не запекло солнце бѣла его лица.

И прівхаль Чурила ко двору своему, Перво его скороходъ прибъжалъ, Заглянулъ скороходъ на широкой дворъ, А и некуда Чуриль на дворъ вхати И стоять со своимъ промысломъ; Пофхали они на свой окольной дворъ, Тамъ они становилися и совствиъ убиралися. Втапоры Чурила догадливъ былъ, Вереть золоты ключи, Пошель во подвалы глубокіе, Взялъ золоту казну: Сорокъ сороковъ черныхъ соболей, Другую сорокъ Печерскихъ лисицъ, И браль же камку бълохрущату, А ціна камкі сто тысячей, Принесъ онъ ко Князю Владиміру, Клалъ передъ нимъ на убранной столъ. Втапоры Владиміръ Князь стольной Кіевской Больно со Княгинею возрадовалися. Говорилъ ему таково слово: «Гой еси ты, Чурила Пленковичь! Не подобаеть тебь въ деревнъ жить, Подобаеть тебъ, Чуриль, въ Кіевъ жить, Князю слу-**ЖИТЬ** →

Втапоры Чурила Князя Владиміра не ослушался, Приказаль тотчась коня осёдлать, И поёхали они всё въ тоть стольной Кіевъ градъ. Ко ласкову Князю Владиміру — Въ добромъ здоровье ихъ Богъ перенесъ. — А и будуть на дворё Княженецкіимъ, Скочили они со добрыхъ коней, Пошли во свётлицы гридни, Садилися за убранные столы. Посылаетъ Владиміръ стольной Кіевской Молода Чурилу Пленковича Князей и бояръ звать въ гости къ себъ,

А зватаго приказалъ брать со всякаго по десяти рублевъ. Обходиль онь Чурила Князей и боярь И собраль ко Князю на почестной пиръ. А и зайдеть онъ Чурила Пленковичь Въ домъ ко старому Бермятъ Васильевичу, Ко его молодой женъ, къ той Катеринъ прекрасной, И туть онъ позамъшкался; — Ожидаеть его Владиміръ Князь, Что долго замъшкался. И мало время поизойдучи Пришель Чурила Пленковичь; Втапоры Владиміръ Князь ни во что положилъ — Чурила пришель и столь пошель, Стали пити, ясти, прохлаждатися, Всъ Князи и бояра до пьяна напивалися Для новаго стольника Чурилы Пленковича, Всь они напивалися и домой разъезжалися. По утру рано ранешенько, Рано зазвонили ко заутрени; Князи и бояра пошли къ заутрени, Въ тотъ день выпадала пороха ситгу белаго И нашли они свъжій следь, Сами они дивуются: Либо зайка скакаль, либо быль горностай; А иные туть усмъхаются, сами говорять: Знать это не зайка скакаль, не бъль горностай, Это шель Чурила Пленковичь Къ старому Бермятъ Васильевичу, Къ его иолодой женъ Катеринъ прекрасныя.

### XVIII.

# ВАСИЛІЙ БУСЛАЕВЪ МОЛИТЬСЯ ТЗДИЛЪ.



Подъ славнымъ, великимъ Новымъ-городомъ, По славному озеру по Ильменю Илаваеть, поплаваеть съръ селезень, Какъ бы ярой гоголь поныриваетъ; А плаваеть, поплаваеть червлень корабль Какъ бы молода Василья Буславьевича, А и молода Василья, со его дружиною хораброю. Тридцать удалыхъ молодцовъ: Костя Никитинъ корму держить, Маленькой Потаня на носу стоить, А Василій-то по кораблю похаживаеть, Таковы слова поговариваеть: «Свъть, моя дружина хорабрая, Тридцать удалыхъ добрыхъ молоддовъ! Ставьте корабль поперегъ Ильменя, Приставайте, молодцы, ко Новугороду. А и тычками къ берегу притыкалися, Сходни бросали на крутой бережокъ, Походиль туть Василій ко своему онь двору дворян-CKOMY,

И за нимъ идеть дружинушка хорабрая;

Только караулы оставили. Приходить Василій Буслаевичь Ко своему двору дворянскому, Ко своей сударынь матушкь, Матерой вдовъ Амелев Тимоесевнъ, Какъ выюнъ около ее убивается, Просить благословение великое: «А свъть ты, моя сударыня матушка, Матера вдова Амелеа Тимоееевна! Дай мнъ благословение великое, Идти инъ Василью въ Ерусалимъ градъ, Со всею дружиною хораброю, Мив-ко Господу помолитися, Святой святынь приложитися, Во Ерданъ ръкъ искупатися. Что взговорить матера вдова, Матера Амелеа Тимовеевна: «Гой еси ты, мое чадо милое, Молодой Василій Буслаевичь! То коли ты пойдешь на добрыя дъла, Тебъ дамъ благословение великое; То коли ты, дитя, на разбой пойдешъ, И не дамъ благословенія великаго, А и не носи Василья сыра земля. Камень отъ огня разгорается, А булать оть жару разгопляется, Материно сердце разпущается; И даеть она много свинцу, пороху, И даеть Василью запасы хлібные, И даеть оружье долгомърное:. «Побереги ты, Василій, буйну голову свою.» Скоро молодцы собираются, И съ матерой вдовой прощаются. Походили они на червленъ корабль, Подымали тонки парусы полотняные, Побъжали по озеру Ильменю;

Въгуть они ужь сутки другія, А бъгутъ уже недълю другую,-Встрвчу имъ гости корабельщики: «Здравствуй Василій Буслаевичь! Куда молодецъ поизволилъ погулять? Отвъчаетъ Василій Буслаевичь: «Гой еси вы, гости корабельщики! А мое-то въдь гулянье неохотное: Съ молоду бито много, граблено, Подъ старость надо душа спасти; А скажите вы, молодцы, мнв прямаго путя Ко святому граду Іерусалиму. Отвічають ему гости корабельщики: «А и гой еси, Василій Буслаевичь! Прямымъ путемъ въ Герусалимъ градъ Въжать семь недъль, А окольной дорогой полтора года.-На славномъ морѣ Каспійсківмъ, На томъ острову на Куминскіимъ, Стоить застава крвпкая, Стоять Атаманы козачіе, Не много, не мало ихъ-три тысячи; Грабять бусы, галеры, Разбивають червлены корабли.» Говорить туть Василій Буслаевичь: «А не върую я, Васинька, ни въ сонъ, ни въ чохъ, А и върую въ свой червленой вязъ; А бъгите-ко, ребята, вы прямымъ путемъ. И завидълъ Василій гору высокую, Приставалъ скоро ко круту берегу, Походилъ Василій сынъ Буслаевичь На ту ли гору Сорочинскую, А за нимъ летитъ дружина хорабрая. Вудеть Василій въ поду-горѣ; Туть лежить пуста голова, Пуста голова, человъчья кость,

Пнуль Василій тое голову съ дороги прочь; Провещится пуста голова человеческая: «Гой еси ты Василій Буславьевичь! Ты къ чему меня, голову, побрасываеть? Я, молодецъ, не хуже тебя быль; Умъю я, молодецъ, валятися, -А на той горъ Сорочинскія, Гдъ лежитъ пуста голова, Пуста голова молодецкая, И лежать будеть головѣ Васильевой. Плюнулъ Василій, прочь пошель: «Али, голова, въ тебъ врагъ говорить, Или нечистой духъ. Пошелъ на гору высокую, --На самой сопкъ туть камень стоить, Въ вышину три сажени печатныя, А и черезъ его только топоръ подать, Въ долину три аршина съ четвертью; И въ томъ-то подпись подписана: А кто-де у каменя станеть тешиться, А и тешиться, забавлятися, Вдоль скакать по каменю, Сломить будеть буйну голову. Василій тому не въруеть, Приходилъ со дружиною хораброю; Стали молодцы забавлятися, Попереть того каменю поскакивати, А вдоль-то его не смѣють скакать. Пошли со горы Сорочинскія, Сходять они на червленъ корабль, Подымали тонки парусы полотняны, Побъжали по морю Каспійскому На ту на заставу корабельную, Где-то стоять козаки разбойники, А стары Атаманы козачіе; На пристани ихъ стоять сто человъкъ.

А и молодой Василій на пристань сталь; Сходни бросали: на круть бережокъ,---И скочилъ-то Буслай на круть бережокъ, Червленымъ вязомъ подпирается. Туть караульщики, удалы добры иолодцы, Всв на караулв испугалися; Много его не дожидаются, Побъжали съ пристани корабельныя Къ тъмъ Атаманамъ козачіниъ. Атаманы сидять, не дивуются, Сами говорять таково слово: «Стоимъ мы на острову тридцать леть. Не видали страху великаго, Это-де идеть Василій Буславьевичь; Знать-де полетка соколиная, Видъть-де поступка молодецкая. -Пошагалъ-то Василій со дружиною, Гдъ стоять Атаманы козачіе; Пришли они, стали во единой кругъ. Туть Василій имъ поклоняется, Самъ говорить таково слово: «Вздравствуйте, Атаманы козачіе! А скажите вы мев прямаго путя Ко святому граду Іерусалиму.» Говорять Атаманы козачіе: «Гой еси Василій Буслаевичь! Милости тебя просимъ за единой столъ жлѣба кушати.» Втапоры Василій неослушался, Садился съ ними за единой столъ; Наливали ему чару зелена вина въ полтора ведра, Принимаеть Василій единой рукой И выпиль чару единымь духомь, И только Атаманы тому дивуются, А сами не могуть и по полу ведру пить.--И хліба съ солью откушали, Сбирается Василій Буслаевичь

На свой червленъ корабль; Дають ему Атаманы казачіе подарки свои: Первую мису чиста серебра, И другую красна волота, Третью скатнаго жемчуга. За то Василій благодарить и кланяется, Просить у нихъ до Ерусалима провожатаго. Тутъ Атаманы Василью не отказывали, Дали ему молодца провожатаго, И сами съ нимъ прощалися. Собрался Василій на свой червленъ корабль Со своею дружиною хораброю; Подымали тонки парусы полотняные, Нобъжали по морю Каспійскому.— Будуть они во Ердань рікі, Бросали якори кръпкіе, Сходни бросали на кругъ бережокъ, Походиль туть Василій Буслаевичь, Со своею дружиною хораброю, Въ Іерусалимъ градъ; Пришелъ во церкву соборную; Служилъ объдни за здравіе матушки И за себя Василья Буславьевича; И объдню съ панихидою служилъ По родиномъ своемъ батющев И по всему роду своему; На другой день служиль объдни съ молебнами Про удалыхъ добрыхъ молодцовъ, Что съ молоду бито много, граблено. И ко святой святынь приложился онъ, И въ Ерданъ ръкъ искупался. И расплатился Василій съ попами и съ дьяконами; И которые старцы при церкви живуть, Даеть золотой казны не считаючи. И походить Василій ко дружинъ Изъ Ерусалима на свой червленъ корабль;

Втапоры его дружина хорабрая Купалися во Ерданъ ръкъ, Приходила въ нимъ баба залъсная, Говорила таково слово: «Почто вы купаетесь во Ерданв рыкв? А не кому купатися, опричь Василья Буславьевича.-Во Ерданъ ръкъ крестился санъ Господь Інсусъ Христось; Потерять его вань будеть большаго Атанана Василья Буслаевича. И они говорять таково слово: «Нашъ Василій тому не віруеть ни въ сонь, ни въ чохъ.» И мало время поизойдучи, Пришель Василій ко дружинт своей, Приказаль выводить корабль Изъ устья Ердань ръки; Подняли тонки парусы полотняны, Побъжали по морю Каспійскому, Приставали у острова Куминскаго. Приходили туть Атаманы козачіе, И стоять всв на пристани корабельныя; А и выскочиль Василій Буслаевичь Изъ своего червленаго корабля, Поклонились ему Атаманы козачіе: «Здравствуй Василій Буслаевичь! Здорово ли съездиль въ Ерусалинь градър Много Василій не банть съ ними, Подаль письмо въ руку имъ, Что много трудовъ за ихъ положиль, Служиль объдни съ молебнами за ихъ молодцовъ. Вталоры Атаманы козачіе Звали Василья объдати. И онъ не пошель къ намъ; Прощался со всеми теми Атаманы козачими, Подымали тонки парусы полотняные, Побъжали по морю Каспійскому въ Новугороду. А и бдуть недвлю споряду,

А и вдугь уже другую; И завидълъ Василій гору высокую Сорочинскую, Захотелось Василью на горе побывать, -Приставали къ той Сорочинской горф, Сходни бросали на ту гору. Пошелъ Василій со дружиною И будеть онъ въ полъ-горы, И на пути лежить пуста голова, человачья кость, Инуль Василій тое голову съ дороги прочь; Пров'вщится пуста голова: «Гой еси ты, Василій Буслаевичь! Къ чему меня голову попинываешъ, И къ чему побрасываешъ? Я, молодецъ, не хуже тебя быль, Да умъю валятися на той горъ Сорочинскія; Гдв лежить пуста голова, Лежать будеть и Васильевой головь. Плюнулъ Василій, прочь пошель. Взошель на гору высокую, На ту гору Сорочинскую, Гдв стоить высокой камень, Въ вышину три сажени печатныя, И черезъ его только топоромъ подать, Въ долину три аршина съ четвертью; И въ томъ-то подпись подписана: А кто-де у каменя станеть тешиться, А и тешиться, забавлятися, Вдоль скакать по каменю, Сломить будеть буйну голову. Василій тому не віруеть; Сталъ со дружиною тешиться и забавлятися, Поперегъ каменю поскакивати; Захотелось Василью вдоль скакать, Разбежался, скочиль вдоль по каменю, И не доскочиль только четверти, И туть убился подъ каменемъ.

Где лежить пуста голова, Тамъ Василья схоронили. Побъжала дружина съ той Сорочинской горы На свой червленъ корабль, Подымали тонки парусы полотняные, Побъжали ко Новугороду; И будуть у Новагорода, Бросали съ носу якорь и съ кормы другой, Чтобы крвико стояль и не шатался онь. Пошли къ матерой вдовъ къ Амелев Тимоесевнъ, Прошли и поклонилися, Всв письмо въ руки подали, Прочитала письмо матера вдова, сама запланала, Говорила таковы слова: «Гой вы еси, удалы добры молодцы! У меня нынв вамъ двлать нечего; Подите въ подвалы глубокіе, Берите золотой казвы не считаючи. Повела ихъ дъвушка чернавушка Къ тъмъ подваламъ глубокіимъ, Врали они казны по малу числу; Пришли они къ матерой вдовъ, Взговорили таковы слова: «Спасибо, матушка Амелов Тимоосовна! Что поила, кормила, обувала и одввала добрыхъ молодповъ.»

Втапоры матера вдова Амелеа Тимоееевна Приказала наливать по чарт велена вина, Подносить дтвушка чернавушка Ттыть удалымы добрымы молодцамы; А и выпили они, сами поклонилися, И пошли добры молодцы, Кому куда захотълося.

## XIX.

# АЛЁША ПОПОВИЧЬ.



Изъ славнаго Ростова, красна города, Какъ два ясные соколы вылетывали, Вытажали два могуче богатыря, Что по имени Алёнинька Поповичь младъ А со молодомъ Екимомъ Ивановичемъ. Они вздять богатыри плечо о плечо, Стремяно въ стремяно богатырское, Они вадили, гуляли по чисту полю, Ничего они въ чистомъ полѣ не наваживали. Не видали птицы перелетныя, Не видали они звтря прыскучаго,---Только въ чистомъ полѣ наѣхали Лежать три дороги широкія, Промежу тахъ дорогъ лежить горючь камень, А на камени подпись подписана. Взговорить Алёша Поповичь младъ: «А и ты, братецъ, Екимъ Ивановичь! Въ грамотъ поученой человъкъ --

Посмотри на каменю подписи, Что на каменю подписано.» И скочилъ Екимъ со добра коня Посмотрълъ на каменю подписи, Росписаны дороги широкія: Первая дорога въ Муромъ лежить, Другая дорога въ Черниговъ градъ, Третья во городу ко Кіеву, Ко ласкову Князю Владиміру. Говорилъ туть Екимъ Ивановичь: «А и братецъ, Алёша Поповичь младъ, Которой дорогой изволишъ вхать. Говорилъ ему Алёша Поповичь младъ: «Лучше намъ вхать ко городу ко Кіеву, Ко ласкову Князю Владиміру. Втапоры поворотили добрыхъ коней И повхали они ко городу ко Кіеву; Не довхавши они до Сафать рвки Становились на лугахъ на зеленияхъ — Надо Алёшт покориить добрыхъ коней-Разставили туть два бъла шатра, Что изволиль Алёша опочивь держать. А и мало время позамъщкавши Молодой Екимъ со добры кони Стреножимши въ зеленъ лугъ пустилъ, Самъ ложился въ свой шатеръ, опочивъ держать. Прошла та ночь осенняя, Ото сна Алёша пробуждается, Встаетъ рано ранешенько, Утренней зарею умывается, Вѣлою ширинкою утирается, На востокъ онъ Алёша Богу молится. Молодой Екимъ сынъ Ивановичь Скоро сходиль по добрыхь коней, А сводилъ онъ поить на Сафать на ръку — И приказалъ ему Алёта

Скоро съдлять добрыхъ коней; Оседлавши онъ Екимъ добрыхъ коней, Наряжаются они вхать ко городу ко Кіеву, — Пришель туть къ нимъ калика перехожій: Лапатки на немъ семи шелковъ, Подковырены чистымъ серебромъ, Личико унизано краснымъ золотомъ, Шуба соболиная, долгополая, Шляпа Сорочинская, земли Греческой, Въ тридцать пудъ шелепуга подорожная, Въ пятдесять пудъ налита свинцу Чебурацкаго; Говорилъ таково слово: «Гой вы еси, удалы добры молодцы! Видель я Тугарина Змевича: Въ вышину ла онъ Тугаринъ трехъ сажень, Промежъ плечей косая сажень, Промежу глазъ калена стрвла; Конь подъ нимъ какъ лютой звёрь, Изъ хайлища пламень пышетъ, Изъ ушей дымъ столбомъ стоить. Привязался Алёша Поповичь младъ: «А и ты, братецъ, калика перехожея! Дай мив платье каличее, Возми мое богатырское: Лапатки свои семи шелковъ, Подковырены чистымъ серебромъ, Личико унизано краснымъ золотомъ, Шубу свою соболиную, долгонолую, Шляпу Сорочинскую, земли Греческой, Въ тридцать пудъ шелепугу подорожную, Въ пятдесятъ пудъ налиту свинцу Чебурацкаго. Даеть свое платье калика Алёшть Поповичу Не отказываючи; а на себя надъвалъ То платье богатырское. Скоро Алёша каликою наряжается — И взяль шелепугу дорожную,

Котора была въ пятдесять пудъ, И взяль въ запасъ чингалище булатное, Пошелъ за Сафатъ ръку. Завидъль туть Тугаринъ Змевичь младъ, Заревълъ зычнымъ голосомъ, Подрогнула дубровушка зеленая, Алёша Поповичь едва живъ идетъ — Говорилъ тутъ Тугаринъ Зивевичь младъ: «Гой еси, калика перехожея! А где ты слыхаль и где видаль Про млада Алёшу Поповича; А и я бы Алёшу копьемъ закололъ, Копьемъ закололъ и огнемъ сналилъ.» Говорить туть Алёша каликою: «А и ты ой еси, Тугаринъ Змѣевичь младъ! Повзжай поближе ко мнв, Не слышу я, что ты говоришь. И подъезжаль къ нему Тугаринъ Змевниь младъ, Сверстался Алёша Поповичь младь Противъ Тугарина Зивевича, Хлеснуль его шелепугою по буйной головъ, Разшибъ ему буйну голову — И упаль Тугаринь на сыру землю; Вскочиль ему Алёша на черну грудь. Втапоры взмолится Тугаринъ Змвевичь младъ: «Гой еси ты, калика перехожея! Не ты ли Алёша Поповичь младъ? Только ты Алёша Поповичь младъ, Семъ побратуемся съ тобой.» Втапоры Алёша врагу не вероваль, Отрезаль ему голову прочь, Платье съ него снималь пвътное На сто тысячей — и все платье на ссоя надвваль; Садился на его добра коня, И потхаль къ своимъ бълымъ шатрамъ. Втапоры увидъли Екимъ Ивановичь

И калика перехожея, Испужалися его, съли на добрыхъ коней, Побъжали ко городу Росгову, — И постигаеть ихъ Алёша Поповичь младъ, Обернется Екимъ Ивановичь, Онъ выдергиваль палицу боевую въ тридцать пудъ, Вросилъ назадъ себъ, Показалося ему что Тугаринъ Вмѣевичъ младъ — И угодиль въ груди бълыя Алёши Поповича, Сшибъ изъ съделечка Черкесскаго, И упаль онь на сыру землю. Втапоры Екимъ Ивановичь Скочиль со добра коня, съль на груди ему, Хочеть пороть груди былыя — И увидълъ на немъ золоть чуденъ крестъ, Самъ заплакалъ, говорилъ каликъ перехожему: «По гражать надо мною Екимомъ учинилося, Что убихъ своего братца родинаго. И стали его оба трясти и качать, И потомъ подали ему питья заморскаго; Оть того онь здравь сталь. Стали они говорити и между собою платьемъ мъняти: Калика свое платье надъвалъ каличье, А Алёша свое богатырское, А Тугарина Змѣевича платье цвѣтное Клали въ чемоданъ къ себъ; Съли они на добрыхъ коней И повхали всв ко городу ко Кісву, Ко ласкову Князю Владиміру. А и будуть они въ городе Кіеве На Княженецкомъ дворъ, Скочили со добрыхъ коней, Привязали къ дубовымъ столбамъ, Пошли во свътлы гридни; Молятся Спасову образу, И быють челомь, поклоняются

Князю Владиміру и Княгивъ Аправсъевнъ И на всъ четыре стороны;
Говорилъ имъ ласковой Владиміръ Князь:
«Гой вы еси, добры молодцы!
Скажитеся, какъ васъ по имени зовуть:
А по имени вамъ мочно мъсто дать,
По изотчеству можно пожаловати.»
Говоритъ тутъ Алёша Поповичь младъ:
«Меня, Осударь, зовутъ Алёшою Поповичемъ,
Изъ города Ростова, стараго попа соборнаго.»
Втапоры Владиміръ Князь обрадовался,
Говорилъ таковы слова:
«Гой еси, Алёша Поповичь младъ!
По отечеству садися въ большое мъсто, въ передній уголокъ,

Въ другое мъсто богатырское, Въ дубову скамью противъ меня, Въ третье мъсто, куда самъ захошъ. Не садился Алёта въ ивсто больтое, И не садился въ дубову скамью, Съль онъ со своими товарищи на полатной брусъ. Мало время позамѣшкавши Несуть Тугарина Зивевича На той доскъ красна золота, Двенадцать могучихъ богатырей, Сажали въ мъсто большое ---И подлъ его сидъла Княгиня Апраксъевна. Туть повары были догадливы Понесли вства сахарныя и питья медвявыя, А питья все заморскія, Стали туть пить, ъсть, прохлаждатися; А Тугаринъ Змевичь нечестно жлеба есть, По цълой ковригь за щеку мечеть, Тв ковриги монастырскія; И нечестно Тугаринъ питья пьетъ, По цълой чашъ охлестываеть.

Котора чаша въ полтретья ведра; И говорилъ втапоры Алёша Поповичь младъ: «Гой еси ты, ласковой сударь, Владиміръ Князь! Что у тебя за болванъ пришелъ, Что за дуракъ неотесаной? Нечестно у Князя за столомъ сидитъ, Ко Княгинъ онъ, собака, руки въ пазуху кладетъ, Цълуеть во уста сахарныя, Тебъ Князю насмъхается; А у моего, Сударя, батюшки Выла собачища старая, Насилу по подстолью таскалася, И костью та сабака подавилася-Взяль ее за хвость, подъ гору махнуль; Оть меня Тугарину тоже будеть. Тугаринъ почернълъ какъ осення ночь, Алёта Поповичь сталь какъ свётель місяць: И опять втаноры повары были догадливы, Носять вства сахарныя И принесли лебедушку бълую, И ту рушала Княгиня лебедь бълую, Образала рученку лавую, Завернула рукавцомъ, подъ столъ опустила; Говорила таково слово: «Гой вы еси, Княгини, боярыни! Либо мнъ ръзать лебедь бълую, Либо смотръть на милъ животъ, На молода Тугарина Зивевича.» Онъ взявши Тугаринъ лебедь бълую Всю вдругъ проглотилъ, Еще туть же ковригу монастырскую; Говорить Алёша на полотномъ брусу: «Гой еси, ласковой Осударь, Владиміръ Князь! Что у тебя за болванъ сидитъ, Что за дуракъ неотесаной? Нечестно за столомъ сидить,

Нечестно хльба съ солью всть. По цълой ковригъ за щеку мечеть И цълу лебедушку вдругъ проглотилъ; У моего, сударя, батюшки, Өедора попа Ростовскаго, Выла коровища старая, Насилу по двору таскалася, Забилася на поварню къ поварамъ, Выпила чанъ браги пресныя, Отъ того она лопнула,-Взяль за хвость, подь гору махнуль; Отъ меня Тугарину тоже будетъ.» Тугаринъ потемнълъ какъ осення ночь, Выдернулъ чингалище булатное, Бросилъ въ Алёту Поповича; Алёша на то-то вертокъ былъ, Не могъ Тугаринъ попасть въ него; Подхватиль чингалище Екимъ Ивановичь, Говорилъ Алёшѣ Поповичу: «Самъ ли ты бросаепть въ него, али мить велишъ.» «Нъть, я самъ не бросаю и тебъ не велю! Заутра съ нимъ перевѣдаюсь, Выось я съ нимъ о великъ закладъ, Не о ств рубляхъ, не о тысячв, А бысь о своей буйной головь. Втапоры Князи и бояра Скочили на рѣзвы ноги, И всв за Тугарина поруки держать, Князи кладуть по сту рублевь, Вояра по пятидесять, крестьяне по пяти рублевь, Туть же случилися гости купеческіе, Три корабля свои подписывають Подъ Тугарина Змевниа, Всяки товары заморскіе, Которы стоять на быстромъ Дивпрв; А за Алёшу подписываль Владыка Черниговской.

Втапоры Тугаринъ взвился и вонъ ушелъ, Садился на своего добра коня, Поднялся на бумажныхъ крыльяхъ, подъ небесью летать; Скочила Княгиня Апраксфевна на рѣзвы ноги, Стала пенять Алеше Поповичу: «Деревенщина ты, засельщина! Не далъ посидъть другу милому.» Втапоры того Алёша не слушался, Звился съ товарищи и вонъ пошелъ, Садилися на добры кони, Повхали ко Сафать ръкв, Поставили бѣлы шатры, Стали опочивъ держать, Коней отпустили въ зелены луга. Туть Алеша всю ночь не спаль, Молился Богу со слезами: Создай, Боже! тучу грозную, А и тучи-то, съ градомъ дождя; Алёшины молитвы доходны во Христу, Даеть Господь Вогь тучу, съ градомъ дождя, Замочило Тугарина крылья бумажныя, Падаеть Тугаринъ какъ собака на сыру землю. Приходилъ Екимъ Ивановичъ Сказалъ Алёшт Поповичу, Что видълъ Тугарина на сырой землъ,---И оворо: Алёша наряжается, Садился на добра коня, Взяль одну сабельку острую И повхаль къ Тугарину Зивевичу. И увидълъ Тугаринъ Зивевичь Алёшу Поповича, Заревълъ зычнымъ голосомъ: «Гой еси, Алёша Поповичь иладъ! Хошъ ле я тебя огнемъ спалю, Хошъ ли, Алёша, конемъ стопчу, Али тебя, Алёшу, копьемъ заколю.» Говориль ему Алёша Поповичь младъ:

«Гой ты еси, Тугаринъ Змъевичь иладъ! Бился ты со мною о великъ закладъ, Виться, драться единъ на единъ, А за тобою новъ силы смъты вътъ На меня Алёшу Поповича. Оглянется Тугаринъ назадъ себя, Втапоры Алёша подскочиль, ему голову срубиль --И пала глава на сыру землю, какъ пивной котелъ. Алёша скочиль со добра коня, Отвязалъ чембуръ отъ добра коня И прокололъ уши у головы Тугарина Змевнча, И привязаль къ добру коню И привезъ въ Кіевъ на Княженецкой дворъ, Бросилъ середи двора Княженедкаго. И увидель Алёшу Владимірь Князь, Пошелъ во светлы гридни, Сажаль за убраны столы, Туть для Алёши и столь пошель. Сколько время покущавши Говорилъ Владиміръ Князь: «Гой еси, Алёша Поповичь иладъ! Чась ты мнв светь даль, Пожалуй ты живи въ Кіевь, Служи мев Князю Владиміру., До люби тебя ножалую.» Втапоры Алёша Поповичь младъ Кыязя не ослушался, Сталъ служить върою и правдою; А Княгиня говорила Алёшт Поповичу: «Деревенщина ты, засельщина! Разлучилъ меня съ другомъ милымъ, Съ молодымъ Змемъ Тугаретинымъ. Отвъчаеть Алёша Поповичь младъ: «А ты гой еси, матушка, Княгиня Апраксвевна! Чуть не назваль я тебя сукою, Сукою-то волочайкою --То старина, то и деянье:

#### XX.

# доврыня чудь покорилъ.



Въ стольномъ городъ въ Кіевъ, Что у ласкова, сударь, Князя Владиміра, Выло пированье, почестной пиръ, Выло столованье, почестной столь На многіе Князи и бояра И на Рускіе могучіе богатыри; А и будеть день въ половину дня, И будеть столь во полу столь, Владиміръ Князь разпотішняся, По светлой гридне похаживаеть, Черны кудри разчесываеть, Таковы слова поговариваеть: «Есть ли въ Кіевъ таковъ человъкъ, Изъ сильныхъ могучихъ богатырей, А кто бы сослужиль службу дальную, А и дальну службу, заочную? Кто бы съездиль въ Орды немирныя И очистиль дороги пряноважія До моего тестя любимаго, До грозна Короля Этиануйла Этиануйловича, Вырубиль Чудь былоглазую,

Прекротилъ Сорочину долгополую, А и твхъ Черкесъ Пятигорскіихъ, И техъ Калмыковъ съ Татарами, Чюкши всв бы и Алюторы? Втапоры большой за меньшаго хоронится, А отъ меньшаго ему Князю отвъту нътъ. Изъ того было стола Княженецкаго, Изъ той скамы богатырскія Выступается удаль доброй молодець, Молодой Добрыня Никитичь младъ: «Гой еси, сударь, ты мой дядюшка, Ласково солнце, Владиміръ Князь! Нъть у тебя въ Кіевъ охотниковъ Быть передъ Каяземъ невольникомъ; Я сослужу службу дальную, Службу дальную, заочную, Събажу я въ Орды немирныя, Очищу дороги прямоважія До твоего тестя любимаго, До грозна Короля Этмануйла Этмануйловича; А и вырублю Чюдь бълоглазую. Прекрочу Сорочину долгополую, А и твхъ Черкесъ Пятигорскійхъ, И техъ Калмыковъ съ Татарами, Чюкши всь и Алюторы. Втапоры Владиміръ Князь Приказалъ наливать чару зелена вина въ полтора ведра И турій рогь меду сладкаго въ полтретья ведра, Подавали Добрынв Никитичу,-Принимаеть онъ Добрыня единой рукой, Выпиваеть молодець единымь духомь: И турій рогь меду сладкаго. И пошель онь Добрыня Никитичь младъ Сь Княженецкаго двора ко своей сударынъ матушкъ, Просить благословение великое: «Влагослови меня матушка,

Матера вдова Афимья Александровна! Ъхать въ дальны Орды немирныя, Дай мнѣ благословеніе на шесть лѣтъ, Еще въ запасъ на двенадцать лътъ. Говорила ему матушка: «На кого покидаешь ты молоду жену, Молоду Настасью Никулишну? За чемъ же ты, дитятко, и браль за себя? Что не прошли твои дни свадебные, Не успаль ты отпразновати радости своей, Да передъ Княземъ разхвастался въ походъ идтить. Говориль ей Добрынюшка Никитьевичь: «А ты гой еси, моя сударыня матушка, Честна вдова Афинья Александровна! Что же мнъ дълать и какъ же быть? Изъ чего же насъ богатырей Князю и жаловати? И даетъ ему матушка свое благословение великое На тв годы уреченные. Прощается Добрыня Никитичь младъ Съ молодой женой, съ душой Настасьей Никулишной, Самъ молодой женъ наказываеть: «Жди меня, Настасья, шесть льть, А естьли бо не дождешься въ шесть леть, То жди меня въ двенадцать летъ; Коли пройдеть двенадцать лёть, Хоть за Князя поди, хоть за боярина, Не ходи только за брата названаго, За молода Алёшу Поповича. --И повхаль Добрыня Никитичь младъ Въ славныя Орды немирныя. А и тадить Добрыня неделю въ вихъ, Въ техъ Ордахъ немирныихъ, А и вздить уже другую, Рубить Чюдь бёлоглазую, И тое Сорочину долгополую, А и техъ Черкесъ Пятигорскійхъ.

А и техъ Калмыкъ съ Татарами, И Чюкши всв и Алюторы-Всякимъ языкамъ спуску нѣтъ. Очистиль дорогу прямоважую. До его-то тестя любимаго, До грознаго Короля Этиануйла Этиануйловича. А втаноры Настась в шесть леть прошло; И не мало время замѣшкавши Прошли ей Никулишев всв сполна двенадцать леть. А никто уже на Настасъв не сватается, Посватался Владиміръ Князь стольной Кіевской А за молода Алёшиньку Иоповича. А скоро эта свадьба учинилася, И скоро ту свадьбу ко вънцу повезли. Втапоры Добрыня вдеть въ Кіевъ градъ; Старые люди переговариваеть: Знать-де полетка соколиная, Видеть и потадка молодецкая, Что быть Добрынв Никитичу. И провхаль молодець на вдовій дворь, Прівхаль къ ней середи двора, Скочилъ Добрыня со добра коня, Привязаль къ дубову столбу, Ко тому кольцу булатному. Матушка его старехонька; Не кому Добрынютку встратити --Походиль Добрыня во светлу гридню, Онъ Спасову образу молится, Матушкъ своей кланяется: «А ты здравствуй, сударыня матушка, Матера вдова Афимья Александровна! Въ домъ ли женушка моя?» Втапоры его матушка заплакала, Говорила таковы слова: «Гой еси, мое чадо милое! А твоя-ли жена за мужъ пошла,

За молода Алёшу Поповича; Нынъ они у вънца стоятъ. И походить онъ Добрыня Нивитичь иладъ Ко Великому Князю появитися. Втапоры Владиміръ Князь съ тою свадьбою Прівхаль отъ церкви на свой Княженецкой дворъ, Пошли во светлы гридни, Садилися за убраные столы; Приходилъ же туть Добрыня Никитичь младъ; Онъ молится Спасову образу, Кланяется Князю Владиміру и Княгинъ Апраксъевнъ, На всв четыре стороны: «Здравствуй ты, Осударь, Владиміръ Князь Со душою Княгинею Апраксвевною! Сослужилъ я, Добрыня, тебъ Князю службу заочную, Съездиль въ дальны Орды немирныя, И сдълалъ дорогу прямоважую До твоего тестя любимаго, До грознаго Короля Этмануйла Этмануйловича: Вырубиль Чудь бізлоглазую, Прекротилъ Сорочину долгополую, И техъ Черкесъ Пятигорскійхъ, А и техъ Калмыковъ съ Татарами, Чюкши всв и Алюторы. Втапоры за то Князь похвалиль: «Исполать тебь, доброй молодець! Что служишь Князю върою и правдою. Говорить туть Добрыня Никитичь иладъ: «Гой еси, сударь, мой дядюшка, Ласково солнце, Владиміръ Князь! Не диво Алёшъ Поповичу, Диво Князю Владиміру, Хочеть у жива мужа жену отнять.» Втапоры Настасья засовалася, Хочеть прямо скочить, обезчестить столы; Говориль Добрыня Никитичь младъ:

«А и ты, душка, Настасья Никулишна!
Прямо не скачи, не безчести столы;
Вудеть пора, кругомъ обойдешь.»
Взяль за руку ее и вывель изъ-за убраныхъ столовъ,
Поклонился Князю Владиміру,
Да и молоду Алёшъ Поповичу,
Говорилъ таково слово:
«Гой еси, мой названой братъ,
Алёша Поповичь младъ!
Здравствуй, женившись! — да не съ къмъ спать.»

### XXI.

# михайло казариновъ.



Какъ изъ далеча было изъ Галичья, Изъ Волында города изъ Галичья, Какъ ясенъ соколь вонъ вылетываль, Какъ бы бёлой кречеть вонъ выпархиваль, Выважаль удача доброй молодець, Молодой Михайло Казарянинъ; Какъ конь подъ нимъ-какъ бы лютой звърь, Онъ самъ на конъ-какъ ясенъ соколъ, Крыни доспыхи на могучихъ плечахъ, Куякъ и панцырь — чиста серебра, А кольчуга на немъ красна золота; А куяку и панцырю ціна стоить на сто тысячей — А кольчуга на немъ красна золота — Кольчугв цена сорокь тысячей, Шеломъ на буйной головъ замычется, Шелому цвна три тысячи, Копье въ рукахъ Мурзамецкое, какъ свъча горить, Ко левой бедре припоясана сабля острая, Въ долину сабля сажень печатная, Въ ширину сабля осии вершковъ;

Еще съ нимъ тугой лукъ разрывчатой, А цвна тому луку три тысячи, По тому цвна луку три тысячи: Полосы были булатныя, А жилы слоны сохатныя, И рога красна золота, А тетивочка шелковая. Вълаго шелку Шамаханскаго — И колчанъ съ нимъ каленыхъ стрелъ, А во колчанъ было полтораста стрълъ. Всякая стръла по пяти рублевъ; А конь подъ нимъ какъ лютой звѣрь, Цены коню сметы неть; По чему коню прны смрты нрду Потому ему цены сметы неть: За ръку броду не спрашиваеть, Онъ скачеть конь съ берегу на берегъ, Котора рака шириною пятнадцать версть. А и вдеть ко городу Кіеву, Что во ласкову Князю Владиміру, Чудотворцамъ въ Кіевъ молитися, И Владиміру Князю поклонитися, Послужить върою и правдою, По заочью Князю не измѣною. Какъ и будеть онъ въ городъ Кіевъ Середи двора Княженецкаго, Скочиль Казарянинь со добра коня, Привязаль коня къ дубову столбу, Къ дубову столбу, къ кольцу булатному, Походиль въ гридню во светлую, Ко Великому Князю ко Владиміру, Молился Спасу со Пречистою, Поклонился Князю со Княгинею. И на всв четыре стороны: Говорилъ ему ласковой Владиміръ Князь: «Гой еси удача, доброй молодець!

Отколь прівхаль, отколь тебя Вогь принесь? Еще какъ тебя, молодца, именемъ зовутъ? А по имени тебѣ можно мѣсто дать, По изотчеству можно пожаловати. И сказаль удалой доброй молодець: «А зовуть меня Михайлою Казарянинъ, А Казарянинъ душа Петровичь иладъ.» А втапоры стольной Владиміръ Князь Не имълъ у себя стольниковъ и чашниковъ, Наливалъ самъ чару велена вина, Не велика мъра въ полтора ведра И провъдываеть могучаго богатыря, Чтобы выпиль чару зелена вина И турій рогь меду сладкаго въ полтретья ведра. Принималь Казарянинъ единой рукой, А и выпиль единымь духомь, И турій рогь меду сладкаго. Говориль ему ласковой Владимірь Князь: «Гой еси ты молодой Михайло Казарянинъ! Сослужи ты мив службу заочную, Съвзди ко морю синему, Настреляй гусей, беликь лебелей, Перелетныхъ сърыхъ малыхъ уточекъ Къ моему столу Княженецкому, --До люби я молодца пожалую.» Молодой Михайло Казарянинъ Великаго Князя не ослушался, Помолился Богу, самъ и вонъ пошелъ; И садился онъ на добра коня, --И поъхалъ ко морю синему, Что на теплы, тихи заводи.
Какъ и будеть у моря синяго,
На его щаски великія,
Привалила птица къ берегу,
Настръляль онъ гусей, лебедей,
Перелетныхъ сърыхъ малыхъ уточекъ,

Ко его столу Княженецкому, Обвязаль онъ своего добра коня По могучимъ плечамъ до сырой земли, И повхаль оть моря оть синяго Ко стольному городу Кіеву, Ко ласковому Князю Владиміру, Навхаль въ полв сыръ кряковистой дубъ, На дубу сидить туть черной воронъ, Съ ноги на ногу переступываетъ Онъ правильно перушко поправливаетъ, А и ноги, носъ-что огонь горять. А и туть Казарянину за бъду стало, За великую досаду показалося, Онъ Казарянинъ дивуется, говорилъ таково слово: Сколько по полю я важиваль, По его Государевой отчинъ, Такого чуда не навзживалъ-И натхалъ нынт черна ворона. Втапоры Казарянинъ Вынималь изъ налушна свой тугой лукъ, Изъ колчана калену стрелу, Хочеть застрвлить черна ворона-А и тугой лукъ свой потягиваеть, Калену стрълу поправливаеть; И потянуль свой тугой лукь за ухо, Калену стрелу-семи четвертей-И завыли рога у туга лука, Заскрипъли полосы булатныя— Чуть было спустиль калену стрвлу-Провъщится ему черной воронъ: «Гой еси ты, удача доброй молодецъ! Не стрѣляй меня ты черна ворона, Моей крови тебъ не пить будеть, Моего мяса не всть будеть, Надо мною сердце не изнести: Скажу тебв добычу богатырскую:

Повзжай на гору высокую, Посмотри въ раздолья широкія, И увидишь въ поль три бъла шатра, И стоить беседа-дорогь рыбій зубь, На беседе сидять три Татарина, Какъ бы три собаки навздники, Передъ ними ходить красна дівица, Руская дівица полоняночка, Молода Мареа Петровична.» И за то слово Казарянинъ спохватается, Не страляль на дубу черна ворона, Повхалъ на гору высокую, Сиотрълъ раздолья широкія, И увидълъ въ полъ три бъла шагра, Стоить беседа — дорогь рыбій зубь, На беседе сидять три Татарина; Три собаки навздники, Передъ ними ходить красна давица, Руская девица полоняночка, Молода Мареа Петровична, Во слезахъ не можеть слово молвити, Добръ жалобно причитаючи: «О злочастная, моя буйна голова! Горе горькая, моя руса коса, А вечоръ тебя матушка разчесывала, Разчесала матушка, заплетала; Я сама, дъвица, знаю, въдаю, Расплетать будеть моя руса коса Тремъ Татарамъ навздникамъ.» Они тв-то рвчи Татара договаривають, А первой Татаринъ проговорить: «Не плачь дъвица, душа красная, Не скорби дъвица лица бълаго, Асделу Татарину достанешься, Не продамъ тебя дъвицу дешево, Отданъ за сына за любинаго,

За мирнаго сына въ Золотой Ордъ. Со тыя горы со высокія, Какъ ясенъ соколь напущается На синемъ морѣ на гуси и лебеди, Во чистомъ полѣ напущается Молодой Михайло Казарянинъ, А Казарянинъ душа Петровичь младъ, Приправиль онъ своего добра коня, Принастегиваль богатырскаго — И въ рукъ копье Мурзамецкое: Перваго Татарина копьемъ скололъ, Другаго собаку конемъ стоиталъ, Третьяго о сыру землю; Скочилъ Казарянинъ съ добра коня, Сохваталь девицу за былы ручки, Руску девицу полоняночку, Повель девицу во бель шатерь, Какъ чуть съ девицею ему грехъ творить, А гръхъ творить, съ нею блудъ блудить, Расплачется красна дъвица: «А не честь твоя молодецкая, богатырская, Не спросиль ни дядины, ни отчины, Княженецкая дочь и боярская, Выла я дочь гостинная, Изъ Волынца города, изъ Галичья, Молода Мареа Петровична.» И за то слово Казарянинъ спохватается: «Гой еси, душа, красная дввица Молода Мароа Петровична! А ты по роду мев родна сестра, И ты какъ Татарамъ досталася? Ты какъ тремъ собакамъ навадникамъ? Говорить ему родная сестра: «Я вечоръ гуляла въ зеленомъ саду, Со своей сударынею матушкою, Какъ издалеча, изъ чиста поля.

Какъ черны вороны налетывали, Набъгали тугъ три Татарина наводники, Полонили меня красну дъвицу, Повезли меня во чисто поле: А я такъ Татарамъ досталася, Тремъ собявамъ навздникамъ.» Молодой Михайло Казарянинъ Собираеть въ шатрахъ злата, серебра, Онъ кладеть во тв сумы переметныя, Переметныя, сыромятныя, И береть беседу — дорогь рыбій зубь, Посадилъ дъвицу на добра коня, На Рускаго богатырскаго, Самъ садился на Татарскаго — Какъ бы двухъ коней въ поводу повелъ — И повхаль въ городу Кіеву. Въвзжаетъ въ стольной Кіевъ градъ, А и стольники, приворотники, Доложили Князю Владиніру, Что пріёхалъ Михайло Казарянинъ; Поколь Михайло сияль со добра коня Свою сестрицу родимую, И привязаль четырехь коней въ дубову столбу, Идуть послы оть Князя Владиніра, Велять идтить Михайл'в во светлу гридню. Приходилъ Казарянинъ во свътлу гридню Со своею сестрицею родимою, Молится Спасову образу, Кланяется Князю Владиміру и Княгин'в Апраксвевн'в: «Здравствуй ты, ласковой, сударь, Владиміръ Князь, Со душею Княгинею Апраксвевною! Куда ты меня послаль, то сослужиль, Настрыяль гусей, былыхы лебедей И перелетныхъ, сърыхъ малыхъ уточекъ; А и самъ въ добычъ богатырскія, Убиль въ полъ трехъ Татариновъ,

Трехъ сабакъ навздниковъ, И сестру родную у нихъ выручилъ, Молоду Мареу Петровичну. Владиміръ Князь стольной Кіевской Сталь о томъ свътель, радошень; Наливаль чару зелена вина въ полтора ведра, И турій рогь меду сладкаго въ полтретья ведра, Подносиль Михайль Казарянину; Принимаеть онъ Михайло единой рукой, И выпиль единымъ духомъ. Втапоры пошли они на широкой дворъ, Пошель Князь и со Княгинею. Спотрыть его добрыхь коней. Добрыхъ коней Татарскінхъ; Вельть туть Князь со добра коня птиць обрать, И вельль снимать сумы сыромятныя, Относить во светлы гридии, Береть беседу-дорогь рыбій зубь, А и коней поставить вельль по стойломь своимь; Говориль туть ласковой Владинірь Князь: «Гой еси ты, удача, доброй молоденъ, Молодой Михайло Казарянинъ, А Казарянинь, душа Петровичь младь! У меня есть триста жеребцовъ, И три любины жеребца. А нъть такого единаго жеребца: Исполать тебв добру молодцу, Что служинь Киязю верою и правдовы

#### XXII.

## потокъ михайло ивановичь.



Во стольномъ городъ во Кіевъ,
У ласкова Княвя Владиміра
Выло пированье, почестной пиръ
На три братца названые,
Свъто-Рускіе могучіе богатыри,
А на перваго братца названаго
Свъто-Рускаго могучаго богатыря,
На Потока Михайлу Ивановича;
На другаго братца названаго,
На молода Добрыню Никитича;
На третьяго братца названаго,
Что на молода Алёшу Поповича.
Что взговорить туть Владиміръ Князь:
«А и ты, гой еси, Потокъ Микайло Ивановичь!
Сослужи миъ службу заочную,

Съвзди ты ко морю синему, На теплыя, тихи заводи, Настрыляй мив гусей, былыхь лебедей, Перелетныхъ малыхъ уточекъ Къ моему столу Княженецкому; По люби я молодца пожалую. Потокъ Михайло Ивановичь Не пьетъ онъ молодецъ ни пива, ни вина, Вогу помолясь, самъ и вонъ помель.--А скоро-де садился на добра коня, И только его увидели, Какъ молодецъ за ворота вывхалъ,--Въ чистомъ полъ лишь дымъ столбомъ. Онъ будеть у моря синяго, По его по щаски великія Привалила птица къ круту берегу, Настрыляль онь гусей, былыхь лебедей И перелетныхъ малыхъ уточекъ, Хочеть вхать отъ моря синяго --Посмотръть на тихія заводи И увидъль бълую лебедушку, Она черезъ перо была вся золота, А головушка у ней увивана краснымъ волотомъ И скатнымъ жемпугомъ усажена. Вынимаеть онъ Потокъ Изъ налушна свой тугой лукъ, Изъ колчана вынималь калену стралу, И береть онь тугой лукь въ руку левую, Калену стрълу въ правую, Накладываеть на тетивочку шелковую, Потянулъ онъ тугой лукъ за ухо, Калену стрълу семи четвертей, Заскрипъли полосы булатныя И завыли рога у туга лука, А и чучь: было опустить калону стралу-Провъщится ему лебедь бълая,

Авдотьюшка Лиховидьевна: «А и ты, Потокъ Михайло Ивановичь! Не стрыляй ты меня лебедь былую, Нь въ кое время пригожуся тебы. Выходила она на кругой бережокъ, / Обернулася душой красной дъвацей, Опернулася душой красной дівнісй, А и Потокъ Михайло Ивановичь Воткнеть копье во сыру землю, Привязаль онъ коня за остро копье, Сохваталь дівниу за білы ручки И пілуеть ее во уста сакарныя; Авдотьюшка Лиховипьевна Авдотьюшка Лиховидьевна.
Втапоры больно его уговаривала;
«А ты, Потокъ Михайло Ивановичь!
Хотя ты на мнв и женящься,
И кто изъ насъ прежде умретъ,
Второму за намъ живому во гробъ идти.» Втапоры Потокъ Мяхайло Ивановичь
Садился на своего добра коня,
Говорилъ таково слово:
«А и ты, гой еси, Авдотья Лиховидьевна! Вудемъ въ городъ Кіевъ, Въ соборъ ударять къ вечернъ въ колоколъ; И ты втапоры будь готовая, Приходи къ церква соборныя, Туть примемъ съ тобою обрученье свое. И скоро онъ побхаль къ городу Кіеву отъ мора синяго, Авдотьюшка Лиховидьевна Полетела она белой лебедушкой въ Кіевъ градъ Ко своей сударына матушка, Къ матушка и къ батюшка. Потокъ Махайло Ивановичь Нигда не машкалъ, не стоявъ; Авдотьюшка Лиховадьовна Перво его въ свой домъ ускорить могла— И сидить она подъ окошечкомъ коспиатимь,

Сама усмъхается; А Потокъ Михайло Ивановичь Вдетъ, самъ дивуется: А нигде я не мешкаль, не стояль, А она перво меня въ домв появилася. И прітхаль онь на Княженецкой дворь Приворотники доложили стольникамъ, А стольники Князю Владиміру, Что прівхаль Потокъ Михайло Ивановичь. И вельль ему Князь ко крылечку жхать, --Скоро Потовъ скочель со добра коня, Поставиль ко крылечку красному, Походить во гридню светлую, Онъ молится Спасову образу, Поклонился Князю со Княгинею, И на всв четыре стороны: «Здравствуй ты, ласковой сударь, Владамірь Князы! Куда ты меня послаль, то сослужиль, Настръляль я гусей, бълыхь лебедей, Перелетныхъ малыхъ уточекъ, И самъ сговорилъ себъ красну дъвицу, Авдотьюшку Лиховидьевну, Къ вечернъ быть въ соборъ И съ ней обрученье принять. Гой еси, ласковой сударь, Владиніръ Князь! Хотель было сделать пирь простой На три брата название, А нынъ для меня одного Доспъй свадебной пиръ веселой, Для Потока Михайлы Ивановича. А и туть въ соборв къ вечерив въ колоколь ударили, Потокъ Михайло Ивановичь къ вечерив ношель; Сь другу сторону Авдотьюшка Лиховидьевна Скоро втапоры наряжалася и убиралася. Убравши къ вечерив пошла, Ту вечерню отслушали.

А и Потокъ Михайло Ивановичь Соборнымъ попамъ поклоняется, Чтобъ съ Авдотьюшкой обрученье принять; Эти полы соборные Тому они делу радошны, Скоро обрученье сдвлали, Туть обвенчали ихъ и привели къ присяге такой: Кто перво умреть, Второму за нимъ живому въ гробъ идти. И походить онъ Потокъ Михайло Ивановичь Изъ церкви вонъ со своею молодою женою, Сь Авдотьюшкой Лиховидьевной, На тоть широкой дворь ко Князю Владиніру; Приходить во светлы гридни. И туть имъ Князь сталь весель, радошень, Сажаль ихъ за убраны столы, Втапоры для Потока Михайлы Ивановича столь пошелъ:

Повары были догадливы, Носили яства сахарныя И питья медвяныя, ---А и туть пили, вли, прохлаждалися, Предъ Княземъ похвалялися. И не мало время замѣшкавши День къ вечеру вечеряется, Красное солнце закатается, Потокъ Михайло Ивановичь Спать въ подклеть убирается, Свели его во гридню спальную, Всь туть Князи и бояра разъехалися, Разъвхались и пъшкомъ разбрелись. А у Потока Михайлы Ивановича Со молодой женой Авдотьей Лиховидьевной Не много житья было — нолтора года, Захворала Авдотьюшка Лиховидьевна, Сь вечера она разхворается,

Ко полуночи разбольлася, Ко утру и преставилася. Мудрости искала надъ мужетъ своимъ Надъ молодымъ Потокомъ Михайлою Ивановичемъ. Рано зазвонили къ заутрени, Онъ пошель Потокъ соборнымъ попамъ въсть подавать, Что умерла его молода жена, Приказали ему попы соборные Тотчасъ на саняхъ привести Ко тоя церкви соборныя. Поставить тело на паперти; А и туть стали могилу копать, Выкопали могилу глубокую и великую, Глубиною, шириною по дватцати сажень, -Сбиралися туть попы со дьяконами И со встит церковнымъ причетомъ, Погребали тело Авдотьино. И туть Потовъ Михайло Ивановичь Съ конемъ и збруею ратною Опустился въ тоежь могилу глубокую, И заворочали потолокомъ дубовыимъ И засыпали песками желтыми, А надъ могилою поставили деревянной кресть, --Только м'всто оставили веревк' одной, Которая была привязана въ колоколу соборному. И стояль онъ Потокъ Михайло Ивановичь Въ могилъ съ добрымъ конемъ, Съ полудни до полуночи, И для страху добывъ огня Зажигаль свечи воску яраго. И какъ пришла пора полуночная Собиралися къ нему всв гады зивиные, А потомъ пришелъ большой змвй, Онъ жжетъ и палить пламенъ огненнымъ; А Потокъ Михайло Ивановичь На то-то не робокъ былъ,

Вынималь саблю острую, Убиваеть змёя лютаго И ссъкаеть ему голову, И тою головою змвиною Учаль тело Авдотыно мазати. Втапоры она еретница. Изъ мертвыхъ пробуждалася, И онъ за тое веревку ударилъ въ колоколъ И услышаль трепезиякь, Въжить туть къ могилъ Авдотьиной, Ажно туть веревка изъ могилы къ колоколу торгается И собираются туть православной народъ, Всв тому дивуются, А Потокъ Михайло Ивановичь Въ могилъ реветъ зычнымъ голосомъ, И разрывали тое могилу наскоро, Опускали лесницы долгія, Вынимали Потока и съ добрымъ конемъ И со его молодой женой, И объявили Князю Владиніру. И темъ попамъ соборнымиъ, Поновили ихъ святой водой, Приказали имъ жить по старому. И какъ Потокъ живучи состарълся, Состарълся и переставился, Тогда попы церковные, По прежнему ихъ объщанию, По прежнему ихъ объщанию, Его Потока похоронили, А его молоду жену Авдотью Лиховидьевну Сь нимъ же живую зарыли во сыру землю; И туть имъ стала быть память въчная. То старина, то и дъянье.

#### XXIII.

### сорокъ каликъ со каликою.



А изъ пустыни было Ефиньевы, Изъ монастыря изъ Воголюбова, Начинали калики наражатися Ко святому граду Іерусалиму, Сорокъ каликъ ихъ со каликою, Становилися во единой кругь; Они думали думушку единую, А едину думушку крвикую, Выбирали большаго Атанана Молода Касьяна сына Михайловича. А и молодой Касьянь сынь Михайдовичь Кладеть онъ заповедь великую На всёхъ тёхъ дородныхъ молодцовъ: «А идтить намъ, братцы, дорога неближняя, Идти будеть ко городу Іерусалиму, Святой святые помолитися, Господню гробу приложитися, Во Ердань рака искупатися, Нетлівной ризой утеретися; Идти селами и деревнями, Городами теми съ пригородками, --

А въ томъ-то вёдь заповёдь положена: Кто украдеть, или кто солжеть, Али кто пуститоя на жонской блудъ, Не скажеть большому Атаману, Атаманъ про то дело проведаеть, Едина оставить во чистомъ ноль И оконать по плеча во сыру землю. И въ томъ-то ведь заповедь подписана, Бѣлыя рученьки изприложены: Атаманъ Касьянъ сынъ Михайловичь Податаманье, брать его родной, Молодой Михайло Михайловичь. Молодой Михайло Михайловичь. Пошли калики во Іерусаликь градъ, А идутъ недълю уже споряду, Идуть уже время не малое, Подходять уже они подъ Кіевь градь, Сверхъ тое ръки Череги,
На его потъшныхъ на островахъ, У Великаго Князя Владиміра, А и вышли они изъ раменья, Встрвчу имъ-то Владиміръ Князь Вздить онь за охотою, Стреляеть гусей, белыхь лебедей, Перелетныхъ малыхъ уточекъ, Лисицъ, зайцовъ всёхъ поганиваетъ, — Пригодилося ему вкати по близости Завидели его калики туть перехожіе, Становилися во единой кругь, Клюки, посохи въ землю потикали, А и сумочки изповъсили, Скричать калики зычнымь голосомь, Дрогнеть матупіка сыра земля, Съ деревъ вершины попадали, Подъ Княземъ конь окорачился, А богатыри съ коней попадали, А спиря сталь поспиривать,

Сема сталъ пересемывать, — Едва пробудится Владиніръ Князь, Разсмотрълъ удалыхъ добрыхъ молодцовъ, Они-то ему поклонилися, Великому Князю Владиміру, Прошають у него святую милостыню, А и чемъ бы молодиямъ душа спасти; Отвічаеть имъ ласковой Владинірь Княвь: «Гой вы еси, калики перехожiel Хльбы съ нами завозные, А и денегь со мною негодилося, А и важу я, Князь, за охотою, За зайцами и за лисицами, За соболи и за куницами, И стреляю гусей, белыхъ лебедей, Перелетныхъ малыхъ уточекъ, Изволите вы идти во Кіевъ градъ Ко душт Княгинт Апракстевит, Честна роду дочь, Королевична, Напонть, накормить вась добрыхъ молодцовъ, Надълить вамь въ дорогу злата, серебра. Не долго калики думу думали, Пошли ко городу ко Кіеву; А и будуть въ городъ Кіевъ, Середи двора Княженецкаго, Клюки, посохи въ землю потыкали, А и сумочки изповъсили, Подсумочья рыта бархата; Скричать калики зычнымъ голосомъ, Съ теремовъ верхи повалялися, А съ горницъ охлопья понадали, Въ погребахъ питья всколебалися, Становилися во единой кругъ, Прошають святую милостывю У молоды Княгини Апраксвевны. Молода Княгиня испужалася,

А и больно она передрогнула, Посылаеть стольниковь и чашниковь Звать каликъ во свътлу гридню; --Пришли туть стольники и чашники, Вьють человь, поклоняются Молоду Касьяну Михайлову, Со своими его товарищами: Хлеба есть во светлу гридню Къ молодой Княгинв Апраксвевив. А и туть Касыянь не ослушался, Походиль во гридню, во светлую, Спасову образу молятся, Молодой Княгинъ поклоняются. Молода Княгиня Аправсвевна, Поджавъ ручки будто Турчаночки, Со своими нянюшки и мамушки, Оь красными свеными дввушки; Мололой Касьянъ сынъ Михайловичь Садился въ жесто большое. Оть лица его молодецкаго. Какъ бы оть солнышка оть краснаго, Лучи стоять великіе; — Убирались туть всв добры молодцы, А и ть калики перехожіе За тв столы убраные. А и стольники, чащники Поворачивають, пошевеливають Своихъ они приспъшниковъ, Понесли-то яства сахарныя, Понесли питья медвяния, --А и ть калики перехожіе Сидять за столами убранными, Убирають яства сахарныя, А и ть въдь пьють питья модвяния. И сидять они время, чась другой, Во третьемъ часу подымалиси. Подымавши они Вогу молятся, За хльбъ за соль быють челомъ Молодой Княгинъ Апраксвевнъ И всемъ стольникамъ и чащинкамъ; И того они еще ожидаючи У молодой Княгини Апраксвевны, Надълилабъ на дорогу златомъ, серебромъ, Сходить бы во градъ Іерусалинъ; — А у молодой Княгини Апраксвевны Не то въ умѣ, не то въ разумѣ; — Пошлеть Алёшиньку Поповича, Атамана ихъ уговаривати И встхъ каликъ перехожикъ. Чтобъ не идти бы имъ сего дня и сего числа. И сталь Алёша уговаравати Молода Касьяна Михайловича, Зоветь къ Княгинъ Апраксъевнъ На долгіе вечеры посидіти, Забавныя рѣчи побаити, А сидеть бы на едине во спальне съ ной. Молодой Касьянъ сынъ Михайдовичь, Замутилось его сердце молодецкое, Отвазаль онь Алёшв Поповичу, Не идеть на долгіе вечеры Къ молодой Княгинъ Апраксвевнъ, Забавныя рыч банти; — На то Княгиня осердилася Посылаеть Алёшиньку Поповича, Прорезать бы его суму рыта барката, Запихать бы чарочку серебряну, Которой чарочкой Князь на прівзяв ньеть. Алёша-то догадливъ былъ. Разпороль суму рыта бархата, Запихалъ чарочку серебряну И зашиваль гладехонько, Что познать было не можно;

Съ темъ калики и въ путь ношли, Калики съ широка двора,-Сь молодой Княгиней не прощаются, А идуть калики не оглянутся. И версть десятовь отошли они Оть стольнаго города Кіева, Молода Княгиня Анраксвевна Посылаеть Алёту въ погонь за нимъ; Молодой Алёша Поповичь младъ Настигь каликъ во чистомъ полъ У Алёши въжство нерожденное---Онъ сталъ съ каликами здорити, Обличаетъ ворами, разбойниками: «Вы-то, калики, бродите по міру по крещеному, Кого окрадете, своимъ зовете, Поврали Княгиню Апраксвевну, Унесли вы чарочку серебряну, Которой чарочкой Князь на прівадв пьеть. А въ томъ калики не даются ему Молоду Алёшт Поповичу, Не давались ему на обыскъ себъ. Поворчаль Алёшинька Поповичь младь, Повхаль ко городу Кіеву, И такъ прівхаль во стольной Кієвъ градъ. Во то же время и во тоть же чась Прівхаль Князь изъ чиста поля, И съ никъ Добрынюшка Никитичь младъ; Молода Княгиня Апраксвевна Позоветь Добрынюшку Никитича, Посылаеть за каликами, За Касьяномъ Михайловичемъ. Втапоры Добрынюшка не ослушался Скоро повхаль во често поле,---У Добрыни въжство рожденное и ученое— Настить онъ каликъ во чистоиъ полъ; Сскочиль съ коня, самъ быеть челомъ:

«Гой еси. Касьянъ Михайловичь! Не наведи на гитвъ Князя Владиміра, Прикажи обыскать калики перехожіе, Неть ли промежу вась глупаго. Молодой Касьянъ сынъ Михайловичь Становиль каликь во единой кругь, И веліль онь другь друга обыскивать Отъ малаго до стараго, Отъ стараго и до большаго лица, 🚰 Ло себя Касьяна Михайловича. Нигде-то чарочка не явилася, У молода Касьяна пригодилася. Врать его молодой Михайло Михайловичь Принимался за заповедь великую, Закопали Атамана по плеча во сыру вемлю, Едина оставили во чистомъ полъ Молода Касьяна Михайловича; Отдавали чарочку серебряну Молоду Добрынюшкъ Никитичу, И съ нимъ написанъ виноватой тутъ Молодой Касьянъ Михайловичь. Добрыня онъ повхаль во Кіевъ градъ, А и тъ калики во Іерусалимъ градъ; Молодой Касьянь сынь Михайловичь Съ ними калики прощается. И будеть Добрынюшка въ Кіевь, У младой Княгини Апраксвевны, Привезъ онъ чарочку серебряну. Виноватаго назначено. Молода Касьяна сына Михайлова. А съ того время, часу захворала скорьбью недоброю, Слегла Княгиня въ великое во гновще. Ходили калики въ Герусалишь прадъ, Впередъ шли три мъсяца; А и будуть въ градв Іерусалинв. Святой святынь помолилися.

Господню гробу приложилися, Во Ердант рткт искупалися, Нетлтиною ризою утиралися, — А все-то молодим отправили,

Служили объдни съ молебнами За свое здравіе молодецкое, По поклону положили за Касьяна Михайловича. А и туть калики не замъшкались, Пошли во городу Кіеву. И во ласкову Князю Владиміру. А идуть назадь уже месяца два, На то мъсто не угодили они, Обошли маленькой сторонкою Его молода Касьяна Михайловича, Голосовъ наносить помалехоньку, А и туть калики остоялися, А и ивото стали опознавать, Подалися малехонько и увидѣли Молода Касьяна сына Михайловича, Онъ ручкой машеть, голосомъ кричить. Подошли удалы добры молодцы, Въ началъ Атаманъ родной братъ его Михайло Михайловичь, Пришли всв они, поклонилися, Стали здравствовать, --Подаеть онъ Касьянь ручку правую, А они-то въ ручкв приложилися, Сь нимъ поцеловалися, И всь къ нему переходили. Молодой Касьянъ сынъ Михайловичь Выскакиваль изъ сырой земли, Какъ ясенъ соколъ изъ тепла гивада, А всв они, молодцы, дввуются На его лице молодецкое, Не могуть връть добры молодцы, А и кудри на немъ молодецкія до самаго пояса.-11

И стояль Касьянь не мало число, Стояль въ земле шесть месяцевъ, А шесть мъсяцовъ будеть полгода. Втапоры пошли калики ко городу Кіеву, Ко ласкову Князю Владиміру, Дошли они до чудна креста Леванидова, Становилися во единой кругъ, Клюки, посохи въ землю потывали И стоять калики потихохоньку. Молодой Михайло Михайловичь Атаманомъ еще правилъ у нихъ, Посылаеть легкаго молодчика Лоложиться Князю Владиміру: Прикажеть ли идти намъ пообъдати. Владиміръ Князь пригодился въ домъ, Посылаль онь своихъ ключниковъ, ларечниковъ Побить челомъ и поклонитися имъ-то каликамъ. Каликамъ пообъдати, И молоду Касьяну на особицу. И туть ключники, ларечники Пришли они къ каликамъ, поклонилися, Вьють челомъ къ Князю пообъдати. Пришли калики на широкой дворъ, Середи двора Княженецкаго Поздравствоваль ему Владиміръ Клязь, Молоду Касьяну Михайловичу; Взяль его за бѣлы руки, Повелъ во свътлу гридню. А втапоры молодой Касьянъ Микайловичь Спросиль Князя Владиміра Про молоду Княгиню Апраксвевну: «Гой еси, сударь, Владиніры Князы! Здравствуеть ли твоя Княгиня Апраксвевна: Владиміръ Князь едва рѣчи вытоворичи: «Мы де уже неделю другу не кодимъ къ ней.» . . . Молодой Касыны тому не брезгуеты, и или том и

Пошель со Княземь во спальну къ ней, А и Князь идеть, свой нось зажаль, Молоду Касьяну то ничто ему, Никакого духу онъ не въруетъ. Отворяли двери у светлы гридни, Разкрывали окошечки косящатыя; Втапоры Княгиня прощалася, Что нанесла рѣчь напрасную.--Молодой Касьянъ сынъ Михайловичь А и дунулъ духомъ святымъ своимъ На младу Княгиню Апраксвевну, Не стало у ней того духу, пропасти, Оградилъ ее святой рукой, Прощаеть ее плоть женскую, Захотелось ей-и пострадала ова, Лежала въ сраму полгода. Молодой Касьянъ сынъ Михайловичь Пошелъ ко Князю Владиміру во свётлу гридню, Помолился Спасову образу, Со своими каликами перехожими. И сажалися за убраны столы, Стали пить, всть, потвшатися. Какъ будеть день въ половина дня А и тъ калики напивалися, Напивалися и набдалися; Владиміръ Князь убивается А калики-то въ путь наряжаются,-Просить ихъ тугь Владиміръ Князь Пожить, побыть тоть денекь у себя. Молода Княгиня Апраксвевна Вышла изъ кожуха, какъ изъ пропасти, Скоро она убиралася, Убиралася и наряжалася, Туть же къ нимъ къ столу пришла Съ няньками, съ мамками И съ свиными красными двищами.

Молоду Касьяну поклоняется Везъ стыда, безъ сорому, А грѣхъ свой на умѣ держитъ. Молодой Касьянъ сынъ Михайловичь Тою рученькой правою размахиваеть По темъ ествамъ сахарнымиъ. Крестомъ ограждаеть и благословляеть, Пьють, фдять, потвшаются. Втапоры молодой Касьянъ сынъ Михайловичь Вынималь изъ сумы внижку свою, Посмотрълъ и число показалъ: Что много мы, братцы, пьемъ, вдимъ, прохлаждаемся, Уже третій день въ доходъ идеть, И пора намъ, молодцы, въ путь идти. Вставали калики на ръзвы ноги, Спасову образу молятся И бьють челомъ Князю Владиміру Съ молодой Княгиней Апраксвевной За хлѣбъ за соль его. И прощаются калики съ Княземъ Владиміромъ И съ молодой Княгинею Апраксвевною; Собрались они, и въ путь пошли, До своего монастыря Боголюбова, И до пустыни Ефимьевы. То старина, то и дѣянье.

#### XXIV.

### КАЛИНЪ ЦАРЬ.



Да изъ Орды, Золотой земли, Изъ тоя Могозеи богатыя, Когда подымался злой Калинъ Царь, Злой Калинъ, Царь Калиновичь, Ко стольному городу ко Кіеву, Со своею силою съ поганою; Не дошедъ онъ до Кіева за семь версть, Становился Калинъ у быстра Дивпра, Сбиралося съ нимъ силы на сто верстъ, Во вст тт четыре стороны. За чёмъ мать сыра земля не погнется? За чыть не разступится? А отъ пару было отъ конинаго А и мъсяцъ, солнце померкнуло, Не видить луча света белаго, А отъ дуку Татарскаго Не можно крещенымъ намъ живымъ быть. Садился Калинъ на ременчатъ стулъ, Писалъ ярлыки скорописчаты Ко стольному городу ко Кіеву, Ко ласкову Князю Владиміру, — Что выбраль Татарина выше всъхъ:

А мёрою тоть Татаринъ трехъ сажень, Голова на Татаринъ съ пивной котелъ, Которой котель сорока ведеръ Промежъ плечами косая сажень; Оть мудрости слово написано: Что возметь Калинъ Царь стольной Кіевъ градъ, А Владиміра Князя въ полонъ полонить, Вожьи церкви на дымъ пуститъ. Даеть тому Татарину ярлыки скорописчаты, И послалъ его въ Кіевъ наскоро. Садился Татаринъ на добра коня, Повхать ко городу ко Кіеву, Ко ласкову Князю Владиміру; А и будеть онъ Татаринъ въ Кіевѣ, Середи двора Княженецкаго Сскакалъ Татаринъ съ добра коня, Не вяжеть коня, не приказываеть, Бѣжить онъ во гридню во свѣтлую, А Спасову образу не молится, Владиміру Князю не кланяется, И въ Кіевъ людей ничьмъ зоветь; Вросаль ярлыки на круглой столь Передъ Великаго Князя Владиміра. Отшедъ Татаринъ, слово выговорилъ: Владиміръ Князь стольной Кіевской! А наскор'в сдай ты намъ Кіевъ градъ, Везъ бою, безъ драки великія, И безъ того кроволитія напраснаго.» Владиміръ Князь запечалился, А наскоръ ярлыки разпечатываль и просматриваль, Глядючи въ ярлыки-заплакалъ свъть.-По гръхамъ надъ Княземъ учинилося, Вогатырей въ Кіевъ не случилося, А Калинъ Царь подъ ствною стоить; А съ Калиномъ силы написано Ни много, ни мало — на сто версть

Во всв четыре стороны. Еще со Калиномъ сорокъ Царей со Царевичемъ, Соровъ Королей съ Королевичемъ Подъ всякимъ Царемъ силы по три тьиы, по тритысяче, По праву руку его зать сидить,
А зата зовуть у него Сартакомъ;
А по лѣву руку сынъ сидить,
Сына зовуть Лоншекомъ.—
И то у нихъ дѣло не окончано,
Татаринъ изъ Кіева не выѣкалъ.
Втапоры Василій пьяница
Взбѣталъ на бапино на стрфитиче Взбъжаль на башню на стръльную,
Вереть онъ свой тугой лукъ разрывчатой, Калену стрёлу переную,
Наводиль онъ трубками Нёмецкими,
А гдё-то сидить алодей Калинь Царь —
И тоть-то Василій пьяница
Стрёляль онъ туть во Калина Царя;
Не попаль во собаку Калина Царя,
Что попаль онъ въ затя его Сартака — Угодила стръла ему въ правой глазъ, Угодила стръла ему въ правон глазъ,
Ушибъ его до смерти.
И тутъ Калину Царю за бёду стало,
Что перву бёду не утушили,
А другую бёду они загрёзили,
Убили зятя любимаго
Съ тоя башни со стрёльныя.
Посылалъ другаго Татарина
Ко тому Князю Владиміру,
Чтобы выдалъ того виноватаго. А мало время замъщкавши Съ тоя стороны полуденныя, Что ясной соколь въ перелеть летить, Какъ бълой кречегь перепорхиваеть, Бъжить паленица удалая,

Старой козакъ Илья Муромецъ. Прівхаль онь во стольной Кієвь градь, Середи двора Княженецкаго Секочиль Илья со добра коня, Не вяжеть коня, не приказываеть, Идеть во гридню во светлую; Онъ молится Спасу со Пречистою, Вьеть человъ Князю со Княгинею, И на всв четыре стороны --А самъ Илья усивхается: «Гой еси, сударь, Владиміръ Князь! Что у тебя за болванъ пришелъ? Что за дуракъ неотесаной? Владиміръ Князь стольной Кіевской Подаеть ярлыки скорописчаты; Приняль Илья, самь прочитываль,— Говориль туть ему Владимірь Князь: «Гой еси, Илья Муромецъ! Пособи мнъ думушку подумати, Здать ли мив, не здать ли Кіевъ градъ, Безъ бою мив, безъ драви великія, Везъ того вроволитія напраснагов Говорить Илья таково слово: «Владиміръ Князь стольной Кіевской! Ни о чемъ ты, Осударь, не печалуйся:-Воже-Спась оборонить нась, А не что, Пречистой и всъхъ сохранитъ. Насыпай ты мису чиста серебра, Другую красна золота Третью мису скатнаго жемчуга; Повдемъ со мной ко Калину Царю, Со своими честными подарками, Тотъ Татаринъ дуракъ насъ примо доведетъ.» Наряжался Князь туть поваронь, Запарался сажею котельною; Повхали они ко Калину Царю

А прямо ихъ Татаринъ въ лагери ведетъ. Пріткаль Илья ко Калину Царю Въ его лагери Татарскіе: Сскочилъ Илья со добра коня, Калину Царю поклоняется, Самъ говорить таково слово: «А и Калинъ Царь, алодей Калиновичь! Прими наши дороги подарочки Оть Великаго Князя Владиміра: Перву мису чиста серебра, Другую красна золота, Третью мису скатнаго жемчуга; А дай ты намъ сроку на три дни, Въ Кіевъ намъ пріуправится, Отслужить объдни съ панихидами Какъ-де служать по усопшимъ душамъ, Другъ съ дружкой проститися.» Говорить туть Калинъ таково слово: «Гой еси ты, Илья Муромецъ! Выдайте вы намъ виноватаго, Которой страляль съ башни со стральныя, Убиль моего зятя любимаго.» Говорить ему Илья таково слово: «А ты слушай Калинъ Царь повъленное: Прими наши дороги подарочки Оть Великаго Князя Владиміра; — Гдв намъ искать такого человека и вамъ отдать? И туть Калинъ приняль золоту казну Не честно у него, самъ прибраниваетъ. -И туть Ильв за бъду стало, Что не даль сроку на три дни и на три часа, Говорилъ таково слово: «Собака, проклятой ты Калинъ Царь! Отойди съ Татарами отъ Кіева; Охота ли вамъ, собака, живымъ быть? И туть Калину Царю за бъду стало,

Вельль Татарамь сохватать Илью; Связали ему руки бѣлыя Во крини чембуры шелковые. Втапоры Ильв за беду стало, Говорилъ таково слово: «Собака, проклятой ты Калинъ Царь! Отойди прочь съ Татарами отъ Кіева; Охота ли вамъ, собака, живымъ быть? И туть Калину за беду стало — И плюеть Ильв во ясны очи: «А Руской людь всегды хвастливь, Опутанъ весь-будто лысой бъсъ, Еще ли стоить передо иною, самь хвастаеть. И туть Ильв за беду стало, За великую досаду показалося, Что плюеть Калинь въ ясны очи; Вскочиль въ пол-древа стоячаго, Изорваль чембуры на могучихъ плечахъ,-Не допустять Илью до добра коня, И до его-то до палицы тяжкія, До мёдны литы въ три тысячи. Схватиль Илья Татарина за ноги, Которой вздиль во Кіевь градь, И зачалъ Татариномъ помахивати: Куда ли махнеть-туть и улицы лежать, Куды отвернеть - съ переулками, А самъ Татарину приговариваеть: «А и крвпокъ Татаринъ, не ломится, А жиловать, собака, не изорвется. И только Илья слово выговориль, Оторвется глава его Татарская, Угодила та глава по силв вдоль, И бьеть ихъ, ломить, въ конецъ губить; Достальные Татара на побыть пошли, Въ болотахъ, въ ръкахъ притонули всъ, Оставили свои возы и лагери.

Воротился Илья онъ ко Калину Царю, Схватиль онъ Калина во белы руки, Самъ Калину приговариваеть: «Васъ-то Царей не быють, не казнять, Не быоть, не казнять и не вѣшають. Согнеть его корчагою, Воздымалъ выше буйны головы своей, Ударилъ его о горючь камень Разшибъ его въ крохи..... Достальные Татара на побыть бытуть, Сами они заклинаются: «Не дай Богь намъ бывать ко Кіеву, Не дай Богь намъ видать Рускихъ людей! Не ужто въ Кіевъ всь таковы, Одинъ человъкъ всъхъ Татаръ прибилъ? Пошелъ Илья Муромецъ Искать своего товарища, Того ли Василья пьяницу Игнатьева; И скоро нашель его на кружаль Петровскимъ, Привелъ ко Князю Владиніру — А пьеть Илья довольно зелена вина Съ тъмъ Васильемъ со пьяницей, И называеть Илья того пьяницу Василья братомъ названыимъ. — То старина, то и двянье.

#### XXV.

# ЦАРЬ САУЛЪ ЛЕВАНИДОВИЧЬ.



Царь Сауль Леванидовичь Потхалъ за море синее, Въ дальну Орду, въ Половецку землю, Брать дани и невыплаты. А Царица его проводила Оть перваго стану до втораго, Оть втораго стану до третьяго; Оть третьяго стану воротилася, А сама она Царю поклонилася: «Гой еси ты есми, Царь Саулъ, Царь Саулъ Леванидовичь! А кому меня Царицу приказываешь? А кому меня Царицу наказываешъ? Я остаюсь Царица черевоста, Черевоста осталась на техъ порахъ. А и только Царь слово выговориль, Царь Саулъ Леванидовичь: «А и гой еси, Царица Азвяковна, Молода Елена Александровна! Ни кому я тебя Царицу не приказываю, Не приказываю и не наказываю; А то коли тебъ Господи сына дасть.

Вспой, вскории и за иной его пошли; А то коли тебь Господи дочерь дасть, Вспой, вскории, за мужъ отдай, А любинаго зятя за иной пошли: Повду я на двенадцать леть. Вскорт послт его Царицт Богъ сына дасть, Попъ приходилъ со молитвою, Имя даеть Константинушкомъ Сауловичемъ. А и Царское дитя не по годамъ ростеть, А и Царско дитя не по місяцамь, А которой ребеновъ дватцати годовъ, Онъ Константинушка семи годковъ. Присадила его матушка грамоть учится; Скоро ему грамота далася и писать научился. Будеть онъ Константинушка десяти годовъ, Сталь-то по улидань похаживати, Сталь съ ребятани шутку шутить, Съ усатыми, съ бородатыми, А которые ребята двадцати годовъ, И которые во полу-тридцати; А всь выдь дыти Княженецкіе, А всь-то въдь дъти боярскіе, И всь-то въдь дъти дворянскіе, Еще ли дъти купецкіе.-Онъ шутку шутить не по ребячью А творки твориль не по маленькимъ: Котораго возметь за руку, Изъ плеча тому руку выломить; И котораго заденеть за ногу, По ..... ногу оторветь прочь; И котораго хватить поперегь хребта, Тотъ кричитъ, реветъ, окорачь ползетъ, Безъ головы домой придеть.— Князи, бояра дивуются, И всв купцы богатые: А что это у насъ за уродъ ростеть?

Что это у насъ за выблядочикъ? Доносили они жалобу великую Какъ бы той Царицъ Азвяковнъ, Молодой Еленъ Александровнъ. Втапоры скоро завела его матушка во теремы свои Того ли млада Константинутку Сауловича, Стала его журить, бранить, А журить, бранить, на умъ учить, смиренно жить. А младъ Константинъ сынъ Сауловичь Только у матушки выспросиль: «Гой еси, матушка, Молода Елена Александровна! Есть ли у меня на роду батюшка? Говорила Царица Азвяковна, Молода Елена Александровна: «Гой еси, мое чадо милое, А и ты иладой Константинушка Сауловичь! Есть у тебя на роду батюшка, Царь Саулъ Леванидовичь; Потхаль онь за море синее, Въ дальну Орду, въ Половецку землю, Врать дани, невыплаты, А побхаль онь на двенадцать леть; Я осталася черевоста, А черевоста осталась на техъ порахъ,-Только ему Царю слово выговорила: А кому меня Царицу приказываешь и наказываешь? Только лишь Царь слово выговориль: Никому я тебя Царицу не приказываю и не наказываю; А то коли тебъ Господь сына дасть, Ты-де вспой, вскорми, Сына за мной пошли; А то коли тебъ Господи дочерь дасть, Вспой, вскорми, за мужъ отдай, А любимаго зятя за мной пошли. Много Царевичь не спрашиваеть,

Выходиль на крылечко на красное: «Конюхи, приспъшники! Осъдлайте скоро инъ добра коня Подъ то съделечко Черкесское, А въ задней слукъ и въ передней слукъ По тирону по каменю, По дорогу по самоцветному; А не для ради меня молодца, Басы для ради богатырскія крѣпости, Для ради пути, для дороженьки, Для ради темной ночи осенней, Чтобы видъть при пути дороженьки-Темна ночь до бѣла свѣта:» А и только ведь матушка видела.---Ставалъ во стремя вальящатое, Садился во съделечко Черкесское; Только онъ въ ворота вывхалъ, --Въ чистомъ полв дымъ столбомъ; А и только съ собою ружье везеть, А везеть онь палицу тяжкую А и мъдну литу въ триста пулъ. И навхаль часовню, зашель Вогу молитися, А отъ той часовни три дороги лежать, А и перва дорога написана, А написана дорога вправо: Кто этой дорогой повдеть, Конь будеть сыть—самому смерть; А другою крайнею дорогою лівою: Кто этой дорогой повдеть, Молодецъ самъ будеть сыть-конь голоденъ; А середнею дорогою повдеть: Убить будеть смертью напрасною. Втапоры богатырское сердце разъярилося, Могучи плечи разходилися, Могучи плечи разходилися, Молодой Константинушка Сауловичь Повхаль онь дорогою среднею,

Доважать до реки Смородины. А втапоры Кунгуръ Царь перевозится Со теми ли Татары погаными. Туть Константинушка Сауловичь Зачалъ Татаровъ съ краю бить Тою палицею тяжкою, --Онъ бьется, дерется цълой день Не пиваючи, не фдаючи, Ни на малой часъ отлыхаючи. День къ вечеру вечеряется, Ужъ красное солнце закатается, Молодой Костантинушка Сауловичь Отъвхаль онь оть Татаръ прочь, Гдв бы молодцу опочивъ держать, Опочивъ держать и коня кормить, А ко утру заря занимается — А и младой Костантинушка Сауловичь Онъ молодецъ ото сна подымается, Утренней росой умывается, Вълымъ полотномъ угирается, На востокъ онъ Вогу молится. Скоро-де садился на добра коня, . Повхаль онь ко Смородинь рыкь. А и туго Татары догадалися, Они къ Кунгуру Царю пометалися: «Гой еси ты, Кунгуръ Царь, Кунгуръ Царь Самородовичь! Какъ намъ будетъ дътину ловить, Силы мало осталося у насъ?» А и Кунгуръ Царь Самородовичь Научаль техъ ли Татаръ поганыихъ: «Копати ровы глубокіе, Заплетайте вы туры высокіе, А ставьте поторчины дубовыя, Колотите вы надолбы желѣзные.» А и туть Татары поганые

И копали они ровы глубокіе, Заплетали туры высокіе, Ставили поторчины дубовыя, Колотили надолбы жельзные. -А по утру рано ранешенько, На свътлой заръ, рано утренней, На всходъ краснаго солнышка, Выважаль удалой доброй молодець Младой Константинушка Сауловичь; А и бъгаеть, скачеть съ одной стороны И завернется на другу сторону, Усмотрълъ ихъ Татарскіе вымыслы — Тамо Татара просто стоять, И которыхъ вислоухихъ всёхъ прибилъ, И которыхъ висячихъ всехъ оборвалъ. И прівхаль къ шатру къ Кунгуру Царю Разбиль его въ крохи ...... А достальныхъ Татаръ домой отпустилъ. — И повхаль Константинушка ко городу Угличу; Онъ бъгаеть, скачеть по чисту полю, Хоботы металь по темнымь лісамь, Спрашиваеть себь сопротивника, Сильна могуча богатыря, Съ къмъ побиться, подраться и поратиться. А Углицки мужики были лукавые, Городъ Угличь крѣпко заперли, И взбъгали на стъну бълокаменну, Сами они его обманывають: «Гой еси, удалой доброй молодець! Повзжай ты подъ ствну бълокаменну, А и нъту у насъ Цари въ Ордъ, Короля въ Литвъ, Мы тебя поставимъ Царемъ въ Орду, Королемъ въ Литву.»

У Константинушки умокъ молодешенекъ, Молодешенекъ умокъ, зеленешенекъ. И здавался на ихъ слова прелестныя,

Подъезжаль подъ стену белокаменну; Они крюки, багры заметывали, Подымали его на ствну высокую, Со его добрымъ конемъ. Мало время замъшкавши, И связали ему руки бѣлыя Въ кръпки чембуры шелковые: И сковали ему ноги ръзвыя, Въ тъ ли жельза Нъмецкія; Взяли у него добра коня И взяли палицу мъдную, А и тяжку литу въ триста пудъ; Сняли съ него платье Царское цвътное И надъвали на него платье опальное, будто тюрежное; Повели его въ погребы глубокіе, Мѣсто темной темницы; Только его посадили молодца, Запирали дверями желѣзными И засыпали хрящемъ, пески мелкими.---Тутъ десятники засовалися, Въгають они по Угличу, Спрашиваютъ подводы подъ Царя Саула Леванидовича, И которыя подъ Царя пригодилися. И провхаль туть онь Царь Сауль Во свое Царство въ Алыберское; Царица его Царя встретила, А и молода Елена Александровна; За первомъ поклономъ Царь поздравствовалъ: «Здравствуй ты, Царица Азвяковна, А и ты молода Елена Александровна! Ты осталася черевоста, Что послѣ меня тебѣ Вогь даль? Втапоры Царица заплакала, Скрозь слезы едва слово выговорила: •Гой еси, Царь Сауль Леванидовичь! Вскоръ послъ тебъ Вогъ сына далъ,

Попъ приходилъ со молитвою, Имя даваль Констинтинушкомь. Царь Саулъ Леванидовичь Много ли Царицу не спрашиваеть, А и только онъ слово выговориль: «Конюхи вы мои, приспъшники! Съдлайте скоро мнв добра коня, Которой жеребедъ стоить тридцать льть. Скоро туть конюхи металися, Осъдлали ему того добра коня; И береть онъ Царь свою збрую богатырскую, Вереть онъ сабельку острую и копье Мурзамецкое. Повхаль онъ скоро ко городу Угличу; А тв же мужики Угличи, извощики, Сь нимь вхавши разсказывають, Какого молодца посадили въ погребы глубокіе, И сказывають каковы коня приметы, И каковъ быль молодецъ самъ. Втапоры Царь Сауль догадается, Самъ говорилъ таково слово: «Глупы вы мужики, неразумные! Не спросили удала добра молодца Его дядины, отчины, Что онъ прежде того Не мало у Кунгура Царя силы порубилъ, Можно за то вамъ его благодарити и пожаловати; А вы его назвали воромъ, разбойникомъ, И оборвали съ него платъе цветное, И посадили въ погреба глубокіе, Мъсто темной темнипы.» И мало время поизойдучи Подъезжаль онъ Царь во городу Угличу, Просиль у мужиковь Угличевь, Чтобы выдали такого удала добра полодца, Которой сидить въ погребахъ глубовінхъ. А и туть мужики Угличи

Съ нимъ со Царемъ заздорили, Не пущають его во Угличь градъ, И не сказывають про того удала добра молодца: Что-де у насъ нътъ такого и не бывало. Старики туть вмёстё соходилися, Они думали думу единую, Выводили туть удала добра молодца Изъ того ли погреба глубокаго, И сымали жельза съ рызвыхъ ногъ, Развязали чембуры шелковые, Приводили ему добра коня, А и отдали палицу тяжкую, А мъдну литу въ триста пудъ, И его платьице Царское, цвътное: Наряжался онъ младой Константинушка Сауловичь Въ тое свое платье Царское, цвътное; Подошель Константинушка Сауловичь Ко Царю Саулу Леванидовичу, Сталъ свою родину разсказывати. А и Царь Сауль спохватается, А и беретъ его за руку за правую, И цълуеть его во уста сахарныя: «Здравствуй мое чадо милое, Младой Константинушка Сауловичь!» А и втапоры Царь Сауль Леванидовичь Спрациваеть мужиковъ Угличевъ: «Есть ли у васъ мастеръ заплечной съ подмастерьями?» И туть скоро таковыхъ сыскали и ко Царю привели. Царь Саулъ Леванидовичь Приказалъ казнить и вѣшати, Которые мужики были главные во Угличћ. И садилися туть на свои добры кони, Повхали во свое Царство въ Алыберское. И будеть онъ Царь Саулъ Леванидовичь Во своемъ Царствъ въ Алыберскомъ, Со своимъ сыномъ младымъ Константинушкомъ Сауловичемъ.

И съвхалися со Царицею, обрадовалися: Не пива у Царя варить, не вина курить,— Пиръ пошелъ на радостяхъ; А и пили, да вли, потвшалися. А и день къ вечеру вечеряется, Красное солнце закатается, И гости отъ Царя разъвхалися. Тъмъ старина и кончилася.

#### XXVI.

## САДКО ВОГАТОЙ ГОСТЬ.



По славной матушкъ Волгъ ръкъ А гуляль Садко молодець туть двенадцать леть, Никакой надъ собой притки И скорби Садко не видывалъ, А все молодецъ во здоровьи пребывалъ. Захотелось молодцу побывать во Новегороде, Отръзалъ хлъба великой сукрой, А и солью насолиль, его въ Волгу опустиль: «А спасибо тебь, натушка, Волга ръка! А гуляль я по тебь двенадцать льть, Никакой я притки, скорби не видываль надъ собой, И въ добромъ здоровьи отъ тебя отошелъ: А иду я, молодець, въ Новгородъ побывать.» Проговорить ему матка Волга ръка: «А и гой еси, удалой доброй молодець! Когда придешь ты во Новгородъ, А стань ты подъ башню провзжую, Поклонися отъ меня брату моему А славному озеру Ильменю.» Втаноры Садко молодецъ отошедъ поклонился. Подошелъ во Новугороду,

И будеть у тоя башни проважія, Подлъ славнаго озера Ильменя, Править челобитье великое Оть тоя-то матки Волги ръки, Говорить таково слово: •А и гой еси, славной Ильмень озеро! Сестра тебъ Волга челобитье посылаеть двою. Говорилъ самъ и кланался. Малое время замѣшкавши Приходиль туть оть Ильмень озера Удалой доброй молодець, Поклонился ему добру молодцу: «Гой еси, съ Волги удалъ молодецъ! Какъ ты-де Волгу сестру знаешь мою? А и тоть молодець Садко отвъть держить: «Что-де я гуляль по Волгь двенадцать льть, Со вершины знаю и до устья ее А и нижняго Царства Астраханскаго.» А сталь тоть молодець наказывати, Которой посланъ отъ Ильмень озера: •Гой еси ты, съ Волги удалъ молодецъ! Проси бошлыковъ во Новъгородъ Ихъ со тремя неводами, И съ теми людьми со работными, И заметывай ты неводы во Ильмень озеро Что будеть тебѣ Вожья милость. Походиль онъ молодецъ Къ темъ бошлыкамъ Новогородскимъ; И пришель онъ, самъ кланяется, Самъ говорить таково слово: «Гой вы еси, бошлыки, добры молодцы! А и дайте мив тв три невода, Со теми людьми со работными, Рыбы половити во Ильменъ озеръ: Я вамъ молодцамъ за труды заплачу.» А и втапоры ему бошлыки не отказывалися,

Сами пошли бошлыки со работными людьми, И закинули три невода во Ильмень озеро: Первой неводъ къ берегу пришелъ, И туть въ немъ рыба бълая, Вълая въдь рыба мълкая; И другой-то въдь неводъ къ берегу пришелъ, Въ томъ-то рыба красная; А и третій неводъ къ берегу пришелъ, А въ томъ-то вёдь рыба бёлая, Вълая рыба въ три четверти. Перевозился Садко молодецъ на гостинной дворъ Со тою рыбою ловленою: А и перву рыбу перевозили всю, Клали они рыбу въ погребы; Изъ другаго же невода онъ въ погребъ же возилъ, Та была рыба вся красная; Изъ третьяго невода возили они Въ тв же погребы глубокіе, Запирали они погребы накрѣпко, Ставили караулы на гостинномъ на дворъ. А и отдаль туть молодець темь бошлыкамь За ихъ за труды сто рублевъ. А не ходить Садко на тоть на гостинной дворъ по три дни, На четвертой день погулять захотьлось: А и первой въ погребъ заглянеть онъ: А на силу Садко туто двери отгворить, Котора была рыба мълкая, Тъ-то въдь стали дены и дробныя: И скоро Садко опять запираеть. А въ другомъ погребу заглянулъ онъ, Гдъ была рыба красная, Очутились у Садки червонцы лежатъ. Въ третьемъ погребу заглянулъ Садко. Гдв была рыба бълая, А и туть у Садки все монеты лежать. Втапоры Садко купецъ, богатой гость,

Сходилъ Садко на Ильмень озеро, А бьеть челомъ, поклоняется: «Ватюшко мой, Ильмень озеро! Поучи меня жить во Новъградъ. А и туть ему говориль Ильмень озеро: «А и гой еси, удалой доброй молодецъ! Поводись ты со людьми со таможенными, А и только про ихъ ты объдъ доспъй, Позови молодцовъ посадскихъ людей,-А стануть-те знать и въдати.» Туть молодець догадается, Сделаль обедь про таможныхь людей, А сталь онь водится со посадскими людьми. И будеть во Новъгородъ У того ли Николы Можайскаго; Тъ мужики Новогородскіе соходилися На братчину Никольщину, Начинають пить канунь, пива ячныя: И пришель туть къ нимъ удалой доброй молодецъ, Удалой молодецъ былъ Волгской суръ, Вьеть челомъ, поклоняется: «А и гой вы еси, мужики Новогородскіе! Примите меня во братчину Никольщину, А и я вамъ сыпь плачу немалую.» А и тъ мужики Новогородскіе Примали его во братчину Никольщину, Даль молодець имъ пятдесять рублевъ. А и зачали пить пива ячныя, Напивались молодцы уже до пьяна, -А и съ хмёлю туть Садко захвастался: «А и гой еси вы, молодцы, славны купцы! Припасите вы мнв товаровъ во Новегороде, По три дни и по три уповода, Я выкуплю те товары по три дни, по три уповода, Не оставлю товаровъ ни на денежку, Ни на малу разну полушечку;

А то коли я товары не выкуплю, Заплачу казны вамъ сто тысячей.» А и туть мужики Новогородскіе Тъ-то-де ръчи его записывали. А и выпили канунъ, пива ячныя, И заставили Садку ходить по Новугороду, Закупати товары во Новъгородъ Тою ли пеною повольною. А и ходить Садко по Новугороду, Закупаеть онъ товары повольной ценою: Выкупиль товары во Новегороде, Не оставилъ товару ни на денежку, Ни на малу разну полушечку. — Вложилъ Богъ желанье въ ретиво сердце, А и шедъ Садко Божій храмъ сорудилъ -А и во имя Стефана Архидьякона: Кресты, маковицы золотомъ золотилъ, Онъ мъстны иконы изукрашивалъ, Изукрашиваль иконы, чистымъ жемчугомъ усадилъ, Царскія двери вызолачиваль. А и ходить Садко по второй день по Новугороду, Во Новъградъ товару больше стараго: Онъ выкупилъ товары и по второй день, Не оставиль товару ни на денежку, Ни на малу разну полушечку. --И вложивалъ ему Богъ желанье въ ретиво сердце, Шедъ Садко Божій храмъ сорудилъ -А и во имя Софіи премудрыя: Кресты, маковицы золотомъ золотилъ, Мфстны иконы изукрашиваль, Изукрашиваль иконы, чистымь жемчугомъ усадиль, Царскія двери вызолачиваль. А и ходить Садко по третій день, По третій день по Новугороду, Во Новѣгородѣ товару больше стараго, Всякінхъ товаровъ заморскінхъ:

Онъ выкупилъ товары въ половину дня, Не оставиль товару ни на денежку, Ни на малу разну полушечку.--Много у Садки казны осталася, Вложиль Богь желанье въ ретиво сердце, Шедъ Садко Божій храмъ сорудиль -Во имя Николая Можайскаго: Кресты, маковицы золотомъ золотилъ, Мъстны иконы изукрашивалъ, Изукрашиваль иконы, чистымь жемчугомь усадиль, Царскія двери вызолачиваль. А и ходить Садко по четвертой день, Ходилъ Садко по Новугороду, А и целой день онъ до вечера, Не нашель онь товаровь во Новьгородь Ни на денежку, ни на малу разну полушечку. Зайдеть Садко онь во темной рядь, И стоять туть черепаны, гнилые горшки, А всв горшки уже битые; Онъ самъ Садко усмѣхается, Даеть деньги за тв горшки, Самъ говорить таково слово: «Пригодятся ребятамъ черепками играть, Поминать Садку, гостя богатаго, Что не я Садко богать-богать Новгородъ Всякими товарами заморскими, И тъми черепанами, гнилыми горшки.»

#### XXVII.

### михайло скопинъ.



Какъ бы во сто двадцать седьмомъ году, Въ седьмомъ году, въ осьмой тысячи, А и дъялось, учинилося Кругомъ сильна Царства Московскаго, Литва облегла со всв четыре стороны; А и съ нею сила, Сорочина долгополая, И тъ Черкесы Пятигорскіе, Еще ли Калмыки съ Татарами, Со Татарами, со Башкирцами, Еще Чукши со Люторами. Какъ были припасы многіе, А и Царскіе и Княженецкіе, Воярскіе и дворянскіе; А не льзя ни пройти, ни пробхати, Ни конному, ни пъшему, И ни соколомъ вонъ вылетъти А изъ сильна Царства Московскаго И Великаго Государства Россійскаго. А Скопинъ Князь Михайло Васильевичь Онъ Правитель Царству Московскому,

Оберегатель міру крещеному И всей нашей земли свето-Рускія, Что ясенъ соколь вонъ вылетываль, Какъ бы бълой кречеть вонъ выпархивалъ, Выбажаль Воевода Московской Князь Скопинь, Князь Михайло Васильевичь. Онъ походъ чинилъ ко Новугороду. Какъ и будеть Скопинъ во Новъградъ, Пріважаль онъ Скопинь на съважій дворь, Походиль во избу во съвзжую, Садился Скопинъ на ременчатъ стулъ, А и береть чернилицу золотую, Какъ бы въ ней перо лебединое, И береть онъ бумагу бълую, Писаль ярлыки скорописчаты Во Свицкую землю, Саксонскую, Ко любимому брату названому, Ко Свицкому Королю Карлосу; А отъ мудрости слово поставлено: «А и гой еси, названой брать, А ты Свицкой Король Карлусь! А и смилуйся, смилосердися, Смилосердися, покажи милость, А и дай мнћ силы на подмочь; Наше сильно Царство Московское Литва облегла со всв четыре стороны, Приступила Сорочина долгополая, А и тв Черкесы Пятигорскіе, А и ть Калмыки со Вашкирцами, А и тв Чукши со Лютюрами: И не можемъ мы съ ними управиться: Я закладываю три города Рускіе. А съ ярлыками послалъ скораго почтаря, Своего любимаго шурина А того Митрофана Фунтосова. Какъ и будеть почтарь въ Половедкой Ордъ

У честна Короля, честнаго Карлуса, Онъ выбажаеть прямо на Королевской дворь, А ко Свицкому Королю Карлусу, Середи двора Королевскаго Сскочиль почтарь со добра коня, Вязаль коня къ дубову столбу, Сумы подхватиль, самь во палаты идеть; Ни зачемъ почтарь не замешкался, Приходить во палату белокаменну, Разковыривалъ сумы, вынималъ ярлыки, Онъ кладеть Королю на круглой столъ. — Принимавши Король разпечатываеть, Разпечаталь, самь просматриваеть, И печальное слово повыговориль; Оть мудрости слово поставлено: Оть любимаго брата названаго, Скопина Князя Михайлы Васильевича, Какъ просить силы на подмочь, Закладываеть три города Рускіе. А честной Король, честной Карлусь Показаль ему милость великую, Отправляеть силы со трехъ земель: А и первыя силы-то Свицкія, А другія силы Саксонскія, А третія силы Школьскія — Того ратнаго люду ученаго, А не много, ни мало - сорокъ тысячей. Прибыла сила во Новгородъ, Изъ Новагорода въ каменну Москву, — У ясна сокола крылья отросли, У Скопина Князя думушки прибыло. А поутру, рано ранешенько Въ Соборъ Скопинъ онъ заутреню отслужилъ, Отслужиль, самь вь походь пошель, Подымавши знаменье Царское; А на знаменьи было написано

Чуденъ Спасъ со Пречистою, На другой сторонъ было написано Михайло и Гаврило Архангелы, Еще вся туто сила небесная. Въ восточную сторону походомъ пошли, Они вырубили Чудь бълоглазую, И ту Сорочину долгополую; Въ полуденную сторону походомъ пошли, Прекротили Черкесъ Пятигорскіихъ, А не много дралися, скоро сами сдались, Еще нонъ тутъ Малороссія; А на съверну сторону походомъ пошли, Прирубили Калмыковъ со Башкирцами; А на западну сторону и въ ночь пошли, Прирубили Чукти со Люторами; А кому будеть Вожья помочь — Скопину Князю Михайлъ Васильевичу, Онъ очистилъ Царство Московское И Велико Государство Россійское. На великихъ тъхъ на радостяхъ Служили объдни съ молебнами, И кругомъ города ходили въ каменной Москвъ; Отслуживши объдни съ молебнами, И всю литургию великую, На великихъ на радостяхъ пиръ пошелъ, А пиръ пошелъ и великой столъ. И Скопина Князя Михайлу Васильевича, Про весь православной міръ, И велику славу до въку поютъ Скопину Князю Михайлъ Васильевичу.-Какъ бы малое время замъшкавши А во той же славной каменной Москвъ, У того ли было Князя Воротынскаго, Крестили младаго Князевича, А Скопинъ Князь Михайло кумомъ былъ, А кума была дочь Малютина,

Того Малюты Скурлатова. У того-то Князя Воротынскаго Канъ будеть и почестной столъ, Туто было много Князей и боярь и званыхъ гостей: Будеть пирь во полу пирь, Княженецкой столь во полу столь, Какъ пьяниньки туть разхвастались, Сильной хвастаеть силою. Богатой хвастаеть богатествомъ: Скопинъ Князь Михайло Васильевичь А и не пилъ онъ зелена вина. Только одно пиво пиль и сладкой медь, Не съ большаго хивлю онъ похвастается: «А вы глупой народъ, неразумные! А всъ вы похваляетесь бездълицей: Я Скопинъ, Михайло Васильевичь, Могу Князь похвалитися, Что очистилъ Царство Московское И Велико Государство Россійское; Еще ли мнъ славу поють до въку, Оть стараго до малаго, Отъ малаго, до въку моего. А и туть боярамъ за бъду стало, Въ тотъ часъ они дъло сдълали; Поддернули зелья лютаго, Подсыпали въ стаканъ, въ меды сладкіе, Подавали кумѣ его крестовыя, Малютиной дочи Скурлатовой. Она знавши, кума его крестовая, Подносила стаканъ меду сладкаго Скопину Князю Михайлъ Васильевичу. Примаеть Скопинъ, не отпирается, Онъ выпилъ стаканъ меду сладкаго, А самъ говорилъ таково слово: «Услышаль во утробв неловко добрв!— А и ты съвла меня кума крестовая,

Малютина дочь Скурлатова; А зазнаючи мнв со зельемъ стаканъ подала, --Събла ты меня змвя подколодная!» Голова съ плечь покатилася, Онъ и тутъ Скопинъ скоро со пиру пошелъ, Онъ садился Скопинъ на добра коня, Побъжаль въ родимой матушкъ; А только успъль съ нею проститися, А матушка ему пенять стала: «Гой еси, мое чадо милое, Скопинъ Князь Михайло Васильевичь! Я тебв приказывала, Не вельла вздить ко Князю Воротынскому; А и ты меня не послушался, Лишила тебя свёту бёлаго Кума твоя крестовая, Малютина дочь Скурлатова. Онъ къ вечеру Скопинъ и преставился.-То старина, то и дъянье, Какъ бы синему морю на утишенье, А быстрымъ ръкамъ слава до моря, Какъ бы добрымъ людямъ на послушанье, Молодымъ молоддамъ на перениманье, Еще намъ веселымъ молодпамъ на потешенье, Сидючи въ бесъдъ смиренныя, Изпиваючи медъ, зелено вино; Гдъ-ко пиво пьемъ, туть и честь воздаемъ Тому боярину великому И хозяину своему ласкову.

#### XXVIII.

## взятье казанскаго царства.



Середи было Казанскаго Царства Что стояли бълокаменны палаты. А изъ спальни, бълокаменной палаты, Ото сна туть Царица пробуждаласа, Царица Елена Симеону Царю она сонъ разсказала: «А и ты встань Симеонъ Царь, пробудися! Что ночесь мив Царицв мало спалося, Въ сновидъньицъ много видълося; Какъ оть сильнаго Московскаго Царства Кабы сизой орлище встрепенулся, Кабы грозная туча подымалась, Что на наше въдь Царство наплывала; А изъ сильнаго Московскаго Царства Полымался Великій Князь Московскій А Иванъ, сударь, Васильевичь, прозритель, Со теми ли пехотными полками, Что со старыми славными козаками. Подходили подъ Казанское Царство версть, Становились они подкопью подъ Вулать раку,

Подходили подъ другую, подъ ръку подъ Казанку, Съ чернымъ порохомъ бочки закатали, А. и подъ гору ихъ становили, Подводили подъ Казанское Царство; Воску яраго свъчу становили, А другую въдь на поль въ лагеръ: Еще на полъ свъча та сгоръла, А въ землъ-то идетъ свъча тишъя. Возпалился туть Великій Князь Московскій, Князь Иванъ, сударь, Васильевичь, прозритель, И зачалъ кононеровъ тутъ казнити. Что началася отъ канонеровъ изміна, Что большой за меньшаго хоронился, Отъ меньшаго ему Князю отвёту нёту; Еще туть ли молодой канонерь выступался: «Ты Великій, сударь, Князь Московскій! Не вели ты насъ канонеровъ казнити: Что на вътръ свъча горитъ скоръе, А въ землъ-то свъча идетъ тишъе.» Позадумался Князь Московскій, Онъ и сталъ тв-то рвчи размышляти собою, Еще какъ бы это дело оттянути. Они тв-то рвчи говорили, Догорела въ земле свеча воску яраго До тоя-то бочки съ чернымъ порохомъ, — Принималися бочки съ чернымъ порохомъ, Подымало высокую гору, Разбросало бълокаменны палаты. И бъжаль туть Великій Князь Московскій На тое ли высокую гору, Гдв стояли Царскія палаты. Что Царица Елена догадалась, Она сыпала соли на ковригу, Она съ радостью Московскаго Князя встрѣчала А того ли Ивана, сударь, Васильевича, прозрителя; И за то онъ Царицу пожаловаль

И привель въ крещеную въру,
Въ монастырь Царицу постригли.
А за гордость Царя Симеона,
Что не встрътилъ Великаго Князя онъ,
И вынялъ ясны очи косицами;
Онъ и взялъ съ него Царскую корону
И снялъ Царскую порфиру,
Онъ Царской костыль въ руки принялъ.
И въ то время Князь воцарился
И насълъ въ Московское Царство,
Что тогда-де Москва основалася;
И съ тъхъ поръ великая слава.

#### XXIX.

## подъ конотопомъ подъ городомъ.



За рѣкою, переправою, за деревнею Сосновкою, Подъ Конотопомъ подъ городомъ, подъ стѣною бѣло-каменной,

На лугахъ, лугахъ зеленыихъ,
Тутъ стоятъ полки Царскіе,
Все полки Государевы,
Да и роты были дворянскія.
А изъ далеча изъ чиста поля,
Изъ того ли изъ раздолья широкаго,
Кабы черные вороны табуномъ табунилися,
Собирались, съёзжались Калмыки со Башкирцами,
Напущалися Татарове на полки Государевы;
Они спрашиваютъ Татарове
Изъ полковъ Государевыхъ себѣ сопротивника.
А изъ полку Государева сопротивника
Не выбрали ни изъ Стрёльцовъ, ни изъ солдатъ молодцовъ.

Втапоры выбажаль Пожарской Князь, Князь Семень Романовичь, Онъ Вояринъ большой словеть, Пожарской Князь, Выбажаль онъ на вылазку Сопротивъ Татарина и злодбя набадника; А Татаринъ у себя держитъ въ рукахъ копье острое, А славной Пожарской Князь Одну саблю острую во рученькъ правыя. Какъ два ясные соколы въ чистомъ полъ слеталися, А събажались въ чистомъ полъ Пожарской Вояринъ съ Татариномъ. Помогай Вогъ Князю Семену Романовичу Пожарскому—Своею саблей острою онъ отводилъ остро копье Та-

тарское, И срубилъ ему голову, что Татарину навзднику. А завыли злы Татарове поганые, Убилъ у нихъ навздника, что ни славнаго Татарина. А злы Татарове Крымскіе, они злы да лукавые, Подстрълили добра коня у Семена Пожарскаго, Падаеть его окорачь доброй конь. Возкричить Пожарской Князь во полки Государевы: «А и вы солдаты новобраные, вы стрельцы Государевы! Подведите мнв добра коня, увезите Пожарскаго, Увезите во полки Государевы. Злы Татарове Крымскіе, они злы да лукавые, А металися грудою, полонили Князя Пожарскаго, Увезли его во свои степи Крымскія Къ самому Хану Крымскому-деревенской шишиморъ, Его сталь онъ допрашивать: «А и гой еси, Пожарской Князь, Князь Семенъ Романовичь! Послужи ты мит втрою, да ты втрою правдою, Заочью неизмѣною, Еще какъ ты Царю служилъ, да Царю своему Бѣлому; А и такъ-то ты мив служи, самому Хану Крымскому, Я въдь буду тебя жаловать златомъ и серебромъ.

Да и женки прелестными, и душами красными дѣвипами.»

Отвівчаєть Пожарской Князь самому Хану Крымскому: «А и гой еси Крымской Хань—деревенской шишимора!

Я бы радь тебё служить, самому Хану Крымскому, Кабы не скованы мои рёзвы ноги, Да не связаны бёлы руки во чембуры шелковые, Кабы мнё сабелька острая, Послужиль бы тебё вёрою на твоей буйной голове, Я срубиль тебё буйну голову. Скричить туть Крымской Хань, деревенской шишимора: «А и вы Татары поганые!

Изрубите его бъло тъло во части во мълкія, Разбросайте Пожарскаго подалече чисту полю. Кабы черные вороны закричали, загайкали, Ухватили Татарове Князя Семена Пожарскаго, Повезли его Татарове они на гору высокую, Сказнили Татарове Князя Семена Пожарскаго, Отрубили буйну голову, Изсъкли бъло тъло во части во мълкія, Разбросали Пожарскаго подалече чисту полю, Они сами убхали къ самому Хану Крымскому. Они день другой нейдуть, никто не провъдаеть, А изъ полку было Государева козаки двое выбрались, Эти двое козаки молодпы, Они на гору пъшкомъ пошли, И взошли туто на гору высокую, И увидели те молодцы то ведь тело Пожарскаго: Голова его по себъ лежить, руки ноги разбросаны, А его бело тело во части изрублено И разбросано по раздолью широкому. Эти козаки молодцы его тело собрали, Да въ одно мъсто складывали;

Они сняли съ себя липовой лубъ, Да и туть положили его, Увязали липовой лубъ накрѣпко, Понесли его Пожарскаго Конотопу ко городу. Въ Конотопъ городъ пригодился тамъ Епископъ быть, Собираль онъ Епископъ поповъ и дьяконовъ И церковныхъ причетниковъ, И темъ козакамъ удалымъ молодцамъ Приказаль обмыть тело Пожарскаго. И склали его бъло тъло въ домовище дубовое, И покрыли тою крышкою белодубовою; А и туть люди дивовалися, Что его тело въ место срасталося, Отпъвавши надлежащее погребеніе, Въло тъло его погребли во сыру землю, И пропеди петье вечное Тому Князю Пожарскому.

#### XXX.

# СВЪТЕЛЪ, РАДОШЕНЪ ЦАРЬ АЛЕКСЪЙ МИХАЙЛОВИЧЬ.



Когда свътелъ, радошенъ во Москвъ Благовърный Царь Алексъй, Царь Михайловичь, Народилъ Богъ ему сына Царевича Петра Алексъевича, Перваго Императора по землъ.

Всъ-то Рускіе какъ плотники мастеры Во всю ноченьку не спали, колыбель, люльку дълали Они младому Царевичу;

А и нянюшки, мамушки, сънныя красныя дъвушки Во всю ноченьку не спали, шинкарочку вышивали, По бълому рытому бархату они красныимъ золотомъ; Тюрьмы съ покаянными они всъ разпущалися;

А и погребы Царскіе они всѣ разтворялися.—

У Царя благовърнаго еще пиръ и столъ на радости,

А Князи сбиралися, бояра събажалися и дворяне схолилися.

А все народъ Вожій на пиру пьють, ідять, прохлажлаются.—

Во весельи, въ радости не видали какъ дни прошли Для младаго Царевича Петра Алексвевича, Перваго Императора.

#### XXXI.

# КОГДА ВЫЛО МОЛОДЦУ, ПОРА, ВРЕМЯ ВЕЛИКОЕ.



Когда было молодпу, пора, время великое, Честь, хвала молодецкая; Господь Богь миловаль, Государь Царь жаловаль, Отець, мать—молодпа у себя во любви держаль, А и родь, племя на молодца не могуть насмотретися, Суседи, ближніе почитають и жалують, Друзья и товарищи на советь съезжаются, Совету советовать, крепку думушку думати Они про службу Царскую и про службу воинскую. Скатилась ягодка съ сахарнаго деревца, Отломилась веточка отъ кудрявыя отъ яблони, Отстаеть доброй молодець отъ отца, сынь отъ матери; А ныне ужъ молодпу безвремянье великое: Господь Богь прогневался, Государь Царь гиевь взложиль,

Отецъ и мать молодца у себя не въ любви держатъ,

А и родъ, племя молодца не могутъ и видѣти, Сусѣди, ближніе не чтутъ, не жалуютъ, А друзья, товарищи на совѣтъ не съѣзжаются, Совѣту совѣтоватъ, крѣпку думушку думати Про службу Царскую и про службу воинскую; А нынѣ ужъ молодцу кручина великая и печаль немалая.

Съ кручины-де молодецъ, со печали великія, Пошелъ доброй молодецъ онъ на свой конюшенной дворъ,

Бралъ доброй молодецъ онъ добра кона стоялаго, Наложилъ доброй молодецъ Онъ уздицу тесмянную, седълечко Черкесское, Садился доброй молодецъ на добра коня стоялаго, Поъхалъ доброй молодецъ на чужу, дальну сторону. Какъ бы будетъ молодецъ у ръки Смородины, А и взмолится молодецъ:

«А и ты мать, быстра рівка, ты быстра рівка Смородина! Ты скажи мні, быстра рівка, ты про броды кониные, Про мосточки калиновы, перевозы частые.» Провіщится быстра рівка человіческимъ голосомъ, Да и душей красной дівицей:

«Я скажу те быстра ръка, доброй молодецъ, Я про броды кониные, про мосточки калиновы, перевозы частые:

Со броду конинаго я беру по добру коню, Съ перевозу частаго по съделечку Черкесскому, Со мосточку калинова по удалому молодцу; А тебя безвремяннаго молодца Я и такъ тебя пропущу.» Перевхалъ молодецъ за ръку за Смородину, Онъ отъвхалъ молодецъ какъ бы версту другую, Онъ своимъ глупымъ разумомъ молодецъ похваляется: «А сказали про быстру ръку Смородину, Ни пройти, ни проъхати—ни пъщему, ни конному, Она хуже быстра ръка тое лужи дождевыя.» Скричить за молодцемъ, какъ въ сугонь, быстра рѣка Смородина

Человъческимъ языкомъ, душей красной дъвецей: «Безвремянной молодецъ! ты забылъ за быстрой ръкой Два друга сердечные, два остра ножа булатные, На чужой дальней сторонь оборона великая. Воротился молодецъ за рѣку за Смородину, Не льзя что не ъхати за ръку за Смородину, Не узналь доброй молодець того броду конинаго, Не увидълъ молодецъ перевозу частаго, Не нашелъ доброй молодецъ онъ мосточку калинова, Поъхалъ-де молодецъ онъ глубокими омуты. Онъ перву ступень ступилъ, по черевъ конь утонулъ, Другу ступень ступиль, по седелечко Черкесское, Третью ступень конь ступиль, уже гривы не видети. А и взмолится молодецъ: «а и ты, мать, быстра ръка, Ты быстра рѣка Смородина! Къ чему ты меня топишь безвремяннаго молодцав-Провъщится быстра ръка человъческимъ языкомъ, Она душей красной дѣвицей: «Безвремянной молодецъ! не я тебя топлю Безвремяннаго молодца, топить тебя, Молодецъ, похвальба твоя, пагуба. Утонуль доброй молодець во Москви рики Смородини; Выплываль его доброй конь на крутые берега, Прибъгалъ его доброй конь къ отцу его и матери, На лукъ на съдельныя ярлычекъ написанной:

Утонуль доброй молодець во Москве реке Смородине.

#### XXXII.

### подъ ригою стоялъ царь государь.



А подъ славнымъ было городомъ подъ Ригою Что стояль Царь Государь по три годы, Еще бывшій Алексей Царь Михайловичь. Изволиль Царь Государь наряжатися, Наряжается Царь Государь въ каменну Москву А и бывшій Алексей Царь Михайловичь. Что поутру было рано ранешенько, Какъ на свътлой заръ на утренней, На восходъ было краснаго солнышка, Какъ бы гуси, лебеди воскикали, Говорили солдаты новобраные: «А світь Государь, благовірной Царь, А и бывшій Алексви Царь Михайловичь! Ты изволишь наряжаться въ каменну Москву, Не оставь ты насъ бедныхъ подъ Ригою, -Ужъ и такъ намъ-де Рига наскучила, Она скучила намъ Рига, напрокучила: Много холоду, голоду приняли, Наготы, босоты вдвое того.»

Что злата труба подъ Ригою протрубила, Прогласилъ Государь благовърный Царь: 
«А и дътушки, вы солдаты новобраные! Не однимъ вамъ Рига-то наскучила, Самому мнъ Государю напроскучила; Когда Богъ насъ принесетъ въ каменну Москву, А забудемъ бъдность, нужу великую, — А и выставлю вамъ погребы Царскіе, Что съ пивомъ, съ виномъ меды сладкіе.»

#### XXXIII.

## ПОХОДЪ СЕЛЕНГИНСКИМЪ КОЗАКАМЪ.



А за славнымъ было батюшкомъ за Вайкаломъ моремъ, А и вверхъ было по маткъ Селенгъ по ръкъ, Изъ верхняго острогу Селенгинскаго Только высылка была удалымъ молодцамъ, Была высылка добрымъ молодцамъ, Удалымъ молодцамъ Селенгинскимъ козакамъ; А вторая высылка посольскимъ стръльцамъ; На поддачу имъ даны были табуноцки мужики, Табуноцки мужики, люди ясашные. Воевода походилъ у нихъ Өедоръ молодой Дементъяновичь.

Ясауломъ походилъ у него братъ родной А по имени Прокофій Козѣевъ молодецъ. Переправились козаки за Селенгу за рѣку, Напущалися на улусы на Мунгальскіе. По грѣхамъ надъ улусами учинилося, А Мунгаловъ въ домахъ негодилося, Они ѣздили за звѣрями обловами, — Они туто козаки усмѣхаются, Раззорили всѣ улусы Мунгальскіе:

Они женъ, детей Мунгаловъ во полонъ взяли, Шкарбъ и животъ у нихъ обрали весь. Они стали козаки переправлятися На другу сторону за Селенгу за ръку, Опилися кумысу — кобыльяго молока. — Изъ-за того было былаго каменя Какъ бы черные вороны налетывали, Набъгали туть Мунгалы изъ чиста поля — Учинилася, бой, драка туть великая: Они женъ, дътей Мунгалокъ и отбили назадъ; А прибили козаковъ много до смерти, Вдвое втрое козаковъ ихъ переранили,-Табуноцки мужики на побъгъ пошли, Достальныхъ козаковъ своихъ выдали.-А прибудуть козаки въ Селенгинской острогъ, По базарамъ козаки они похаживають, А и хвастають козаки Селенгинскіе молодцы А своими въдь ..... широкими.

#### XXXIV.

## по доламъ дъвица копала коренья лютыя.



Кабы по горамъ горамъ, по высокіимъ горамъ, Кабы по доламъ доламъ, по шировіимъ доламъ, А и покрай было моря синяго, И по тыть по хорошінть зеленымъ лугамъ, Туть ходила, гуляла душа красная дівица; А копала она коренья, зелье лютое. Она мыла ть кореньица въ синемъ моръ, А сушила кореньица въ муравленой пъчи, Разтирала тъ коренья во серебряномъ кубцъ, Разводила тъ кореньица меды сладкими, Разсычала коренья бълымъ сахаромъ — И хотела извести своего недруга; Не взначае извела своего друга милаго, Она по роду братца родимаго. И разплачется девица надъ молодцемъ, Она плачеть девица убиваючи, Она жалобно девица причитаючи: Занапрасно головушка погибнула.

#### XXXV.

## ПЕРЕДЪ НАШИМИ ВОРОТАМИ УТОПТАНА ТРАВА.



Передъ нашими широкими воротами А утоптана трава, утолочена мурава, Ощипаны цв точки лазоревые. — Еще кто траву стопталь, кто мураву столочиль? Сотоптала, столочила красная дівица душа Стоючи она съ надежею съ милымъ другомъ. Онъ держалъ красну дъвицу за бълы ручки И за хороши за перстни злаченые, Цъловалъ, миловалъ, ко сердцу прижималъ, Называлъ красну девицу животомъ своимъ. И проговорить девица душа красная: «Ты надежа мой, надежа сердечной другь! А не честь твоя, хвала молодецкая, Безъ числа больно надежа упиваещся, А и ты мной красной дівицей похваляешся; А и ты будто надо мной все насивжаешся.» Ему туто молодцу за бъду стало, Какъ онъ бьеть красну дъвицу по бълу ея лицу: Онъ разшибъ у двищы лице бълое,

Проливаль у дёвицы кровь горячую,
Замараль на дёвицё платье цвётное.
Разплачется дёвица передь молодцемь:
«Когда тебё дёвица не въ любви пришла,
А и ты сдёлай мнё надежа ветлянинькой стружокь,
А и ты сдёлай мнё на немъ муравленой чердачокь,
А и сдёлай бесёду дорогь рыбій зубъ,
Изподерни ту бесёду рытымь бархатомь,
А и дай мнё надежа пятдесять гребцовь,
А другое пятдесять въ провожатые,
Отпусти меня, другь, надежа за сине море,
За сине море во почестной монастырь;
Постригусь я молодешенька, посхимлюся—
На постриженье ты дай мнё пятдесять рублевь,
На посхименье дай мнё другое пятдесять.»

#### XXXVI.

# ДА НЕ ЖАЛЬ ДОВРА МОЛОДЦА ВИТАГО—ЖАЛЬ ПОХМЪЛЬНАГО.



А и не жаль мив-ко битаго, грабленаго, А и того ли Ивана Сутырина, Только жаль добраго молодца похмёльнаго А того ли Кирилу Даниловича \*). У похмёльнаго добраго молодца буйна голова болить: А вы милы мои братцы, товарищи, друзья! Вы купите винца, опохмёльте молодца— Хотя горько, да жидко—давай еще; Замёните мою смерть животомъ своимъ: Еще нё въ кое время пригожусь я вамъ всёмъ.

<sup>\*)</sup> Здёсь собиратель стихотвореній сихъ говорить о самонь себь. (Примічаніе Калайдовича).

## XXXVII.

## изъ крыму и изъ нагаю.



А изъ Крыму ли, братцы, изъ Нагаю И стояли Орды бусурианскія; А ъхали два братца родимые, Подъ большимъ-то братомъ конь уставаетъ, А меньшой за большаго умираеть: «А и гой еси, мой братецъ родимой! А я тебя, братецъ, посверстиве А пѣша ту дороженьку повыду.» Когда было добру молодцу время, Народъ, господа его почитали; А стало доброму молодцу безвремянье, Никто-де молодца не почитаетъ, А самъ се молодецъ размышляеть; Соколь ли-то на семъ свъть не птица, На его-то безвремяныще бываеть-Онъ пъшъ, да по чисту полю гуляетъ; Худая-то птичка куличонко И та надъ соколомъ насмѣялась, Напередъ-то его залетвла.

## XXXVIII.

# по край моря синяго стоялъ азовъ городъ.



А и по край было моря синяго, Что на устьъ Дону-то тихаго, На крутомъ красномъ бережку, На желтыхъ разсыпныхъ пескахъ А стоить крынкой Азовь городь Со ствною былокаменною, Земляными розкатами и ровами глубокими, И со башнями караульными. Середи Азова города Стоить темная темница, А злодъйка-земляная тюрьма; И во той было темной темницъ Что двери были жельзныя, А замокъ быль въ три пуда, А пробои были булатные, Какъ засовы были медине: Что во той темной темнипъ Засажень сидить Донской козакъ

Ермавъ Тимонеевичь. Мимо той да темной темницы Лучилося Царю идти, самому Царю Тому Турецкому Салтану Салтановичу. А кричить Донской козакъ Ермакъ Тимоненичь: «А ты гой еси, Турецкой Царь Салтанъ Салтановичь! Прикажи ты меня поить, кормить-Либо казнить, либо на волю пустить. Постоялся Турецкой Царь Салтанъ Салтановичь: «А мурзы вы, улановья! А вы згаркайте изъ теиницы Того тюремнаго старосту.» А и мурзы, улановья металися черезъ голову, Привели его улановья они старосту тюремнаго; И сталь онь Турецкой Царь У тюреннаго старосты спрашивать: «Еще что за человъкъ сидить?» Ему староста разсказываеть: «А и ты гой еси, Турецкой Царь Салтанъ Салтановичь! Что сидить у насъ Донской козакъ Ермакъ Тимовеевичь. И приказалъ скоро Турецкой Царь: «Вы мурзы, улановья Ведите Донскаго козака Ко палатамъ моимъ Царскіимъ. Еще втапоры Турецкой Царь Напоилъ, накормилъ добраго молодца И тожно сталъ его спрашивати: «А ты гой еси, Донской козакъ! Еще какъ ты къ намъ въ Азовъ попалъ?» Разсказаль ему Донской козакъ: •А и я посланъ изъ каменной Москвы

Къ тебв Царю въ Азовъ городъ, А и посланъ былъ скорымъ посломъ, И гостинцы дорогіе въ тебъ везъ; А на заставахъ твоихъ меня всего ограбили, И мурзы, улановья моихъ товарищей Разсадили добрыхъ молодцовъ И по разнымъ темнымъ темницамъ.» Еще втапоры Турецкой Царь Приказалъ мурзы, улановьямъ Собрать добрыхъ молодцовъ Ермаковыхъ товарищей. Отпущаеть добрыхь молодцовь Ермака въ каменну Москву; Снарядилъ добраго молодца Ермака Тимовеевича, Наградилъ златомъ, серебромъ, Еще питьями заморскими. Отлучился Донской козакъ отъ Азова города, Загулялся Донской козакъ По матушкъ Волгъ ръкъ, Не явился въ каменну Москву.

## XXXIX

## ворисъ шереметевъ.



Во славномъ городъ въ Оръшкъ, По нынъшнему званію Шлюшенбургъ, Пролегла туто широкая дорожка, По той по широкой дорожкв Идеть туть Царевь большой бояринь, Князь Ворись сынь Петровичь Шереметевь, Со теми онъ со пехотными полками, Со конницей и со драгунами, Со удалами Донскими козаками. Вошли они во Красную мызу Промежу твии высокими горами, Промежу теми широкими долами --А всв полки становилися. А втапоры Ворисъ сынъ Петровичь. Въ объездъ онъ Донскихъ козаковъ посылаетъ, Донскихъ, Гребенскихъ да Яицкіихъ; — Какъ скрали они Шведскіе караулы, Маіора себѣ во полонъ полонили, Привезли его въ дагери Царскіе. Злата труба въ полъ протрубила,

Прогласилъ Государь, слово молвилъ, Государь Московскій — первый Инператоръ: «А и гой еси, Борись сынъ Петровичь! Изволь ты Маіора допросити тихонько, помалешеньку: А сколько-де силы въ Ортикъ У вашего Короля Шведскаго? Говорить туть Маіоръ не съ упадкою, А . сталъ онъ силу разскавывать: «Съ Генераломъ въ полв нашимъ соровъ тысячей, Съ Королемъ въ полв сметы нетъ. А втапоры Царевъ большой бояринъ, Князь Ворись сынь Петровичь Шереметевъ, А самъ онъ Царю рапортуеть: «Что много-ле силы въ полѣ той Шведской: Съ Генераломъ стоитъ силы сорокъ тысячей, Съ Королемъ въ полѣ силы смѣты нътъ. Злата труба въ полв, въ лагерв протрубила, Прогласиль первый Императорь: «А и гой еси, Борись Петровичь! Не устращися Маіора допросити, Не кории Маіора цілы сугки, Еще вы его повторите Другіе вы сутки не кормите, И сладко онъ разскажеть Сколько у нихъ силы Шведскія.» А втаноры Борисъ Петровичь Шереметевъ На то-то больно догадивъ,. А двое-де сутки Маіора не кормили, Во третьи винца ему подносили; А втапоры Маіоръ разсказаль, Правду истинну разсказаль: Всехъ съ Королемъ нашимъ и Генераломъ Силы семь тысячей, а болье того ньту. И туть Государь взвеселился. — Велъль ему Мајору голову отляцать.

### XL.

# ВЛАГОСЛОВИТЕ, ВРАТЦЫ, ПРО СТАРИНУ СКАЗАТЬ.



Благословите, братцы, старину сказать, Какъ бы старину стародавную. Какъ бы въ стары годы, прежніе, Во тв времена первоначальныя, А и сынъ на матери снопы возиль, Молода жена въ припряжи была; Его матушка обленчева, Молода жена разрывчива. Молоду жену свою поддерживалъ, Онъ матушку свою подстегивалъ Своимъ кнутикомъ воровинныимъ — Изорвался кнутикъ, онъ березиной.

### XLI.

## князь репнинъ.



Промежь было Казанью, промежь Астраханью, А пониже города Саратова, А повыше было города Царицына, Изъ тоя ли было нагорной сторонушки, Какъ бы прошла, протекла Камышевка река, Своимъ устьемъ она впала въ матушку Волгу ръку. А по славной было матушкъ Камышевкъ ръкъ Выгребали, выплывали пятдесять легкихъ струговъ, Воровскімхъ козаковъ; А на всякомъ стужечку по пятдесять гребцовъ, По пятдесять гребцовъ-воровскімхъ козаковъ. Заплывали, загребали въ Коловинскіе острова, Становились, молодам, во тихихъ заводяхъ, Выгулять они на зеленые луга. Разставили майданы Терскіе И раздернули ковры Сорочинскіе; А играли козаки золотыми они тавлеями, Кто-де костью, кто-де картами—всв удалы молодцы. Посмотрять молодцы внизь по Волгв рекв. Какъ бы чернь-то на Волгв зачернвется,

А идуть гребные изъ Астрахани. Дожидались козаки, удалые молодцы, Губернатора изъ Астрахани Репнина, Князя Данилу Александровича: А на что душа рождена, того Богъ и далъ. Подошли тв гребные въ Коловинскіе острова, И бросали козаки они потехи все, И бросалися во свои легоньки стружки, Напущалися козаки на гребные струги; Они всв туто торговых перещупали, Они спрашивають Губернатора изъ Астрахани: А то коли онъ съ вами, покажите его намъ, А до вась до купцовъ, удалыхъ молодцовъ, и дела неть. Потаили купцы Губернатора, У себя они спрятывали подъ товары подъ свои, Говорили молодцы воровскіе козаки: А вы сами себъ враги, за что его спрятывали. Обыскали подъ товарами Губернатора Репнина Князя Данилу Александровича, Изрубили его во части мълкія, Разбросали по матушкъ Волгъ ръкъ; А его-то госпожу, Губернаторску жену, И со малыми дътушками Они всв молодцы, воровскіе козаки, помиловали; А купцовъ молодцовъ ограбили, Насыпали червонцами легки свои струги, Пошли по Канышевкъ ръкъ.

На своемъ на добромъ конъ Какъ черной воронъ летаетъ Кругь острогу Комарскаго; Кричить Войдоской Князецъ Ko octpory Komapckomy: «А сдайтеся козаки Изъ острогу Комарскаго! А и буду васъ жаловать, Златомъ, серебромъ, Да и женки прелестными, А женки прелестными — И душами красными девицами.» Не сдаются козаки Во острогъ сидючи, Кричать они козаки Своимъ громкимъ голосомъ: «Отъвзжай, Войдоской Князецъ! Отъ острогу Комарскаго. А втапоры Войдоской Князецъ, Со своею силою поганою, Плотной приступъ чинить Ко острогу Комарскому; Козаки они справилися, За ружье сграбилися, — А были у козаковъ Три пушки медныя, А ружье долгомърное: Три пушечки гунули, А ружьемъ вдругь грянули, А прибили они козаки Тое силы Войдоскія, Тое силы Войдоскія — Вудто мушки Ильинскія, Тое силы поганыя. Заклинался Бойдоской Князець, Въгучи отъ острогу прочы,

Оть острогу Комарскаго — А самъ заклинается:
«А не дай, Воже, напредки бывать! На славной Амурѣ рѣкѣ Крѣпость поставлена, А и крѣпость поставлена крѣпкая, И сдѣланъ гостинной дворъ, И лавки каменны.

#### XLIII.

## НИКИТЬ РОМАНОВИЧУ ДАНО СЕЛО ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ.



Да въ старые годы, прежніе, Во тѣ времена первоначальныя, Когда воцарился Царь Государь, А грозной Царь, Иванъ Васильевичь; Что взялъ онъ Царство Казанское, Симеона Царя во полонъ полонилъ Съ Царицею со Еленою. Выводилъ онъ измѣну изъ Кіева, Что вывелъ измѣну изъ Новагорода, Что взялъ Рязань, взялъ и Астрахань. А нынѣ у Царя въ каменной Москвѣ, Что пиръ идетъ у него на веселѣ, А пиръ идетъ про Князей, про бояръ, Про вельможи, гости богатые, Про тѣхъ купцовъ про Сибирскіихъ.

Какъ будеть летній-еть день въ половине дня, Смиренна бесъдушка на веселъ; А всь туто Князи и бояра И всь на пиру напивалися, Промежь собою они разхвасталися: А сильной хвастаеть силою, Богатой-еть хвастаеть богатествомъ.— Злата труба въ Царствъ протрубила, Прогласилъ Царь Государь, слово выговорилъ: «А глупы бояра; вы неразумные! А всв вы безделицей хвастаетесь; А смітю я Царь похвалитися, Похвалитися и похвастати: Что вывель изм'тну я изъ Кіева, Да вывель изм'тну изъ Новагорода, А взяль я Рязань, взяль и Астрахань. Въ палатахъ злата труба протрубила, Прогласиль въ палатахъ Царевичь молодой, Что меньшой Оедоръ Ивановичь: «А грозной Царь, Иванъ Васильевичь! Не вывель изміны въ каменной Москві; Что есть у насъ въ каменной Москвъ, Что три большіе боярина, А три Годуновы измѣнники.» За то слово Царь спохватается: «Ты гой еси, чадо мое милое, Что меньшой Оедоръ Ивановичь! Скажи мнв про трехъ ты бояриновъ, Про трехъ злодвевъ измвнниковъ: Перваго боярина въ котлъ велю сварить, Другаго боярина велю на колъ посадить, Третьяго боярина скоро велю сказнить. Отвёть держить туть Царевичь молодой, Что меньшой Өедоръ Ивановичь: «А грозной Царь, Иванъ Васильевичь! Ты самъ про нихъ знаеть и въдаеть,

Про трехъ большихъ бояриновъ, Про трехъ Годуновыхъ измѣнниковъ; Ты пьешь съ ними, ты съ еднаго блюда, Единую чару съ ними требуешь. То слово Царю не взлюбилося, То слово не показалося, Не сказаль онъ измънниковъ по имени; Ему туто за бѣду стало, За великую досаду показалося; Скричаль онъ Царь зычнымъ голосомъ: «А есть ли въ Москвъ немилостивы палачи? Возмите Царевича за бълы ручки, Ведите Царевича со Царскаго двора, За тв за вороты Москворедкія, За славную матушку за Москву за реку, За тъ живы мосты калиновы, Къ тому болоту поганому, Ко той ко луже кровавыя, Ко той ко плах в былодубовой. А всв палачи испужалися, Что всё въ Москве разбежалися; Единъ палачь не пужается, Единъ злодей выступается, Малюта палачь, сынъ Скурлатовичъ. Хватя онъ Царевича за бѣлы ручки, Повелъ Царевича за Москву за рѣку.— Перепахнула въстка нерадошна Во то во село въ Романовское. Въ Романовское, во боярское, Ко старому Никить Романовичу, Нерадошна въстка, кручинная: «А и гой еси, сударь, мой дядюшка. Ты старой Никита Романовичь! А спишь, лежишь, опочивъ держишь? Али тв Никитв мало можется? Надъ собою ты невзгоды не въдаешь:

Упала звёзда поднебесная, Потухла во Соборѣ свѣча мѣстная, Не стало Царевича у насъ въ Москвъ, А меньшаго Оедора Ивановича. Много Никита не выспрашиваеть, А скоро метался на широкой дворъ, Скричаль онъ Никита зычнымъ голосомъ: «А конюхи мои, приспъшники! Ведите наскоръ добра коня, Не съдланаго, не узданаго. Скоро-де конюхи металися, Подводять наскорт добра коня; Садился Никита на добра коня, За себя онъ Никита любимаго конюха хватилъ, Поскакалъ за матушку Москву за реку, А шапкой машеть, головой качаеть, Кричить онь, реветь зычным в голосомь: «Народъ православной, не убейтеся, Дайте дорогу мнв широкую. Настигъ палача онъ во полу-путя, Не дошедъ до болота поганаго, Кричить на его зычнымъ голосомъ: «Малюта палачь, сынъ Скурлатовичь! Не за свойской кусь ты хватаешься, А этимъ кусомъ ты подавишься; Не переводи ты роды Царскіе.» Говорить Малюта немилостивой палачь: «Ты гой, Никита Романовичь! А наше-то дело повеленное: Али палачу мнъ самому быть сказнену? А чемъ окровенить саблю острую? Что чемъ окровенить руки белыя? А съ чёмъ придтить къ Царю предъ очи, Предъ его очи Царскія? Отвічаеть Никита Романовичь: «Малюта палачь, сынъ Скурлатовичь!

Сказни ты любимаго конюха моего, Окровени саблю острую, Замарай въ крови руки бълыя свои; А съ тъмъ поди къ Царю предъ очи Передъ его очи Царскія.» А много палачь не выспращиваеть, Сказниль любимаго конюха его, Окровениль саблю острую, Замаралъ руки бѣлые свои, А прямо пошель къ Царю предъ очи, Подмастерье его голову хватиль; Идуть къ Царю предъ очи его Царскія, Въ его любимую Крестовую. А грозной Царь Иванъ Васильевичь Завидъвши сабельку острую, А остру саблю, кровавую, Того палача немилостива, Потомъ же увидълъ и голову у нихъ-А где-ко стояль, онь и туто упаль; Что рѣзвы ноги подломилися, Что Царски очи замутилися, Что по три дня ни пьеть, ни встъ.-Народъ, Христіане православные, Положили любинаго конюха На тв на твлеги на Ордынскія, Привезли до Ивана Великаго, Гдв кладутся Цари и Царевичи, Гдв ихъ роды, роды Царскіе; Завсегда звонять во Царь колоколь. А старой Никита Романовичь Хватя онъ Царевича, На добра коня посадилъ, Увезъ во село свое Романовское, Въ Романовское и боярское. Не пива ему варить, не вина курить, А пиръ пошелъ у него на радостяхъ;

А въ трубки трубятъ по ратному, Барабаны быють по воинскому. — У той у церкви Соборныя Сбирались попы и дьяконы, А всв въдь причетники перковные, Отпъвали любимаго конюха. А втапоры пригодился Царь, А грозной Царь, Иванъ Васильевичь, А трижды земли на могилу бросиль; Съ печали Царь по Царству пошель, По твиъ широкимъ по улицамъ. А тв бояра Годуновые Идуть съ Царемъ, сами подмолвилися: «Ты грозной Царь, Иванъ Васильевичь! У тебя кручина несносная, У боярина пиръ идетъ на веселъ, У стараго Никиты Романовича. А грозной Царь, онъ и круть добръ, Послаль посла немилостиваго, Что взять его Никиту нечестно къ нему. Пришелъ посолъ ко боярину въ домъ, Взяль Нивиту, нечестно повель, Привелъ ко Царю предъ ясны очи; Не дошедъ Никита, поклоняется О праву руку до сырой земли. А грозной Царь Иванъ Васильевичь А во правой рукѣ держить Царской костыль, А въ лѣвой рукѣ держить Царско жезло, По нашему Сибирскому остро копье, А ткнеть онъ Никиту въ праву ногу, Пришилъ его ко сырой земли; А самъ онъ Царь приговариваетъ: «Велю я Никиту въ котлъ сварить, Въ котлъ сварить, либо на колъ посадить, На колъ посадить, скоро велю сказнить; У меня кручина несносная,

А у тебя боярина пиръ на веселъ. Къ чему ты, Никита, въ домъ добръ радошенъ? Али ты, Никита, какой городъ взялъ? Али ты, Никита, корысть получиль? Говорить онъ Никита не съ упадкою: «Ты грозной Царь, Иванъ Васильевичь! Не вели меня казнить, прикажи говорить: А для того у меня пиръ на веселъ, Что въ трубочки трубять по ратному, Въ барабаны быють по воинскому, Утешають млада Царевича, Что меньшаго Оедора Ивановича. А много Царь не выспрашиваеть, Хватя Никиту за праву руку Пошель въ палаты во боярскія. Отворяли Царю на пету, Пошель въ палаты во боярскія. Поднебесна звъзда ужь высоко взопла, Въ Соборѣ мѣстна свѣча затеплялася, — Увидель Царевича во большомъ месте, Въ большомъ мъсть, въ переднемъ углъ, Подъ мъстными иконами; Береть онъ Царевича за бълы ручки, А грозной Царь Иванъ Васильевичь Цъловалъ его во уста сахарныя; Скричаль онъ Царь зычнымъ голосомъ: «А чъмъ боярина пожаловати А стараго Никиту Романовича? А погребъ тебѣ злата, серебра, Второе тебѣ питья разнаго; А сверхъ того грамота Тарханная: Кто церкву покрадеть, мужика ли убьеть, А кто у жива мужа жену уведеть И уйдеть во село во боярское Ко старому Никить Романовичу — И тамъ быть имъ не въ выдачъ. -

А было это село боярское, Что стало село Преображенское, По той по грамотъ Тарханныя; Отнынъ оно слыветъ и до въку.

### XLIV.

## САДКОВЪ КОРАБЛЬ СТАЛЪ НА МОРЪ.



Какъ по морю, морю по синему, Въгуть, побъгуть тридцать кораблей, Тридцать кораблей единъ соколъ корабль Самаго Садки, гостя богатаго. А всв корабли что соколы летять, Соколь корабль на морѣ стоить; Говорить Садко купець, богатой гость: «А ярыжки вы, люди наемные, А наемны люди подначальные! А въ мъсто всь вы собирайтеся, А и ръжте жеребья вы валжены, А и всякъ-то пиши на имена, И бросайте вы ихъ на сине море.» — -Садко покинулъ хитлево перо, И на немъ-то подпись подписана, А и самъ Садко приговариваетъ: «А ярыжки, люди вы наемные! А слушай рѣчи праведныхъ; А бросимъ мы ихъ на сине море, Которые бы по верху плывуть,

А и тъ бы душеньки правыя; Что которые-то во морѣ тонуть, А мы техъ спихнемъ во сине море. А всв жеребья по верху плывуть, Кабы яры гоголи по заводямъ; Единъ жеребій во мор'т тонеть, Во морѣ тонетъ хивлево перо Самаго Садки, гостя богатаго. Говорилъ Садко купецъ, богатой гость: «Вы ярыжки, люди наемные, А наемны люди, подначальные! А вы ръжте жеребы вътляные, А пишите всякъ себѣ на имена, А и сами къ нимъ приговаривай: А которы жеребы во морѣ тонуть, А и то бы душеньки правыя. А и Садко покинулъ жеребій булатной, Синяго булату въдь заморскаго, Въсомъ-то жеребій въ десять пудъ. И всв жеребы во морв тонуть, Единъ жеребій по верху плыветь . Самаго Садки, гостя богатаго. Говорить туть Садко купець, богатой гость: «Вы ярыжки, люди наемные, А наемны люди, подначальные! Я Садъ-Садко, знаю, въдаю, Въгаю по морю двенадцать лъть, Тому Царю заморскому Не платиль я дани, пошлины, И во то сине море Хвалынское Хлъба съ солью не опускивалъ,-По меня Садку смерть пришла. И вы купцы, гости богатые, А вы целовальники любиные, А и вст прикащики хорошіе Принесите шубу соболиную.

И скоро Садко наряжается, Вереть онъ гусли звончаты Со хороши струны волоты, И береть онъ шахматницу дорогу Со золоты тавлеями, Со теми дороги, вальящаты. И спущали сходню въдь серебряну, Подъ краснымъ золотомъ, Походилъ Садко купецъ, богатой гость, Спущался онъ на сине море, Садился на шахматницу золоту; А и ярыжки, люди наемные, А наемны люди, подначальные Утащили сходню серебряну, И серебряну подъ краснымъ золотомъ, Ее на соколъ корабль-А Садко остался на синемъ морѣ-А соколъ корабль по морю пошелъ. А вст корабли какъ соколы летятъ, А единъ корабль по морю бъжить, Какъ бѣлъ кречеть Самаго Садви, гостя богатаго. Отца, матери молитвы великія, Самаго Садки, гостя богатаго;-Подымалася погода тихая, Понесло Садку, гостя богатаго, Не видаль Садко купець, богатой гость Ни горы, ни берегу, Понесло его Садку къ берегу, Онъ и самъ Садко туто дивуется. Выходиль Садко на круты береги, Пошелъ Садко подлъ синя моря, Нашель онь избу великую. А избу великую во все дерево, Нашель онь двери — и въ избу пошелъ. И лежить на лавкъ Царь морской:

«А и гой еси ты, купецъ, богатой гость! А что душа радъла, того Богъ мив далъ, И ждаль Садку двенадцать лъть, А нынъ Садко головой пришелъ; Поиграй Садко въ гусли ты звончаты. И сталъ Садко Царя тешити, Заигралъ Садко въ гусли звончаты; А и Царь морской зачалъ скакать, зачалъ плясать-И того Садку, гостя богатаго Напоиль питьями разными. Напивался Садко питьями разными, И развалялся Садко, и пьянъ онъ сталъ, И уснулъ Садко купецъ, богатой гость; А во сев пришелъ Святитель Николай въ нему, Говорить ему таковы речи: «Гой еси ты, Садко купець, богатой гость! А рви ты свои струны золоты, И бросай ты гусли звончаты, Разплясался у тебя Царь морской: А сине море всколебалося, А и быстры ръки разливалися, Топять иного бусы, корабли, Топять души напрасныя Того народу православнаго. А и туть Садко купецъ, богатой гость Изорвалъ онъ струны золоты, И бросаеть гусли звончаты; Пересталь Царь морской скакать и плясать: Утихло море синее, Утихли раки быстрыя. А поутру сталь туто Царь морской Онъ сталъ Садку уговаривать — А и хочеть Царь Садку женить, И привель ему тридцать давицъ. Никола ему во снъ наказываль: «Гой еси ты, купець, богатой гость!

А станеть тебя женить Царь морской, Приведеть онъ тридцать діввиць; Не бери ты изъ нихъ хорошую, бёлыя, румяныя, Возми ты девушку поваренную, Поваренную, что котора хуже всёхъ. А и туть Садко купецъ, богатой гость Онъ думался, непродумался, И береть онъ девушку поваренную, А котора дівушка похуже всіхъ. А и туто Царь морской Положилъ Садку на подклете спать, -И ложился онъ съ новобрачною; Николай во снъ наказывалъ Садкъ: Не обнимать жену, не целуй ее. А и туть Садко купецъ, богатой гость, Сь молодой женой на подклете спить Свои рученьки ко сердцу прижаль; Со полуночи, въ просоньи вогу лъву Накинуль онъ на молоду жену. Ото сна Садко пробуждался, Онъ очутился подъ Новыиъ городомъ, А левая нога во Волкъ реке. И скочиль Садко, изпужался онъ, Взглянуль Садко онъ на Новгородъ, Узналь онь церкву, приходь свой, Того Николу Можайскаго, Перекрестился крестомъ своимъ. — И глядить Садко по Волкъ реке, — Оть того синя моря Хвалынскаго, По славной матушкъ Волкъ ръкъ, Въгутъ, побъгутъ тридцать кораблей, Единъ корабль самаго Садки, гостя богатаго. И встрвчаеть Садко купець, богатой гость Цъловальниковъ любимыихъ. Всь корабли на пристань стали, Сходни метали на крутой берегь,

И вышли цѣловальники на круть берегь; И туть Садко поклоняется:
«Здравствуйте мои цѣловальники любимые И прикащики хорошіе!»
И туть Садко купець, богатой гость, Со всѣхъ кораблей въ таможню положилъ Казны своей сорокъ тысячей — По три дни не осматривали.

#### XLV.

# доврыня купался, змъй унесъ.



Досельва Рязань она селомъ слыла, А нынъ Рязань слыветь городомъ. А жиль во Рязани туть богатой гость, А гостя-то звали Никитою; Живучи-то Никита состарълся, переставился. Послѣ вѣку его долгаго Осталось житье бытье, богатество, Осталась его матера жена Амелеа Тимоееевна. Осталось чало милое Какъ молодой Добрынюшка Никитичь младъ. А и будеть Добрыня семи годовъ, Присадила его матушка грамотв учиться, А грамота Никить въ наукъ пошла, Присадила его матушка перомъ писать. А будеть Добрынюшка во двенадцать леть, Изволиль Добрыня погулять молодець Со своею дружиною хораброю, Во тв жары Петровскіе, Просился Добрыня у матушки:

«Пусти меня матушка купатися, Купатися на Сафать ръку. Она вдова многоразумная Добрынъ матушка наказывала, Тихонько ему благословение даеть: «Гой еси ты, чадо милое, А молодой Добрыня Никитичь младъ! Пойдешь ты, Добрыня, на Израй на рѣку, Въ Израћ реке станешь купатися, Израй ръка быстрая, А быстрая она, сердитая; Не плавай Добрыня за перву струю, Не плавай ты Никитичь за другу струю. Добрыня-то матушки не слушался, Надъвалъ на себя шляпу земли Греческой, Надъ собой онъ Добрыня невзгоды не въдаеть. Пришель онъ Добрыня на Израй на ръку, Говорилъ онъ дружинушкъ хорабрыя: «А и гой еси вы, молодцы удалые! Не мић вода грћть, не тешити ее. А всв молодцы разболокалися. И туть Добрыня Никитичь младъ-Никто, молодцы, не сметь, никто нейдеть, А молодой Добрынюшка Никитичь младъ Перекрестясь Добрынюшка въ Израй реку пошелъ,-А поплыль Добрынюшка за перву струю, Захотвлось молодцу и за другую струю, А двё-то струи самъ переплылъ, А третья струя подхватила молодца, Унесла во пещеры бъловаменны; Ниотколь взялся туть лютой звірь, Налетель на Добрынюшку Никитича, А самъ-то говорить Горынчище, А самъ онъ зиви приговариваетъ: «А стары люди пророчили, Что быть зивю убитому

Отъ молода Добрынюшки Никитича, А нынъ Добрыня у меня самъ въ рукахъ. Молился Добрыня Никитичь младъ: «А и гой еси змѣище, Горынчище! Не честь, хвала молодецкая, На нагое тело напущаеться. И туть змъй Горынчище Мимо его пролеталь,— А стали его ноги рѣзвыя А молода Добрынюшки Никитьевича; А грабится онъ ко желту песку, А выбъжаль доброй молодець А молодой Добрынюшка Никитичь младъ, Нагребъ онъ шляпу песку желтаго,-Налетель на его змей Горынчище, Хочеть Добрыню огнемъ спалить, Огнемъ спалить, хоботомъ ушибить; На то-то Добрынюшка не робокъ быль, Бросаеть шляпу земли Греческой Со тъми пески желтыми Ко лютому змѣю Горынчищу; Глаза запорошиль и два хобота упибъ. Упаль змёй Горинчище Во ту во матушку во Израй ръку; Когда ли змвй изправляется, Во то время и во тотъ же часъ Сваталъ Добрыня дубину, тутъ убилъ до смертв, А вытащиль змізя на берегь, Его повъсилъ на осину на кляплую «Сушися ты, эмъй Горынчище! На той-то осинъ на кляплыя. А поплыль Добрынюшка По славной матушкъ по Израй ръкъ, А заплыль въ пещеры бълокаменны, Гдв жиль змвй Горынчище, Засталь въ гнезде его малыхъ детушекъ,

А всехъ прибилъ, по поламъ перервалъ; Нашель въ пещерахъ бълокаменныхъ У лютаго змвища Горынчища Нашелъ онъ много злата, серебра, Нашель во палатахъ у зивища Свою онъ любимую тетушку, Тоя-то Марью Дивовну-Выводить изъ пещеры бѣлокаменны. И собраль злата, серебра, Пошель ко матушкъ родимыя своей; А матушки дома не годилося, Сидить у Князя Владиміра, Пришелъ-де онъ во хоромы свои, И спряталь онь свою тетушку, И пошель ко Князю явитися. Владиміръ Князь запечалился, Сидить онъ, ничего свъту не видить, -Пришелъ Добрынюшка Къ Великому Князю Владиміру, Онъ Спасову образу молится, Владиміру Князю поклоняется; Скочилъ Владиміръ на резвы ноги, Хватя Добрынюшку Никитича Цъловаль его во уста сахарныя. Вросилася его матушка родимая, Схватала Добрыню за бѣлы руки, Ціловала его во уста сахарныя,-И туть съ Добрынею разговоръ пошелъ, А стали у Добрыни выспрашивати: А гдв побываль, гдв ночеваль? Говорить Добрыня таково слово: «Ты гой еси, мой сударь, дядюшка, Князь Владимірь, солнце Кіевско! А быль я въ пещерахъ бѣлокаменныхъ У лютаго змвища Горынчища, А всю породу змвиную его я убилъ

И дѣтей всѣхъ погубилъ,
Родимую тетушку повыручилъ. 
А скоро послы побѣжали по ее,
Ведутъ родимую его тетушку,
Привели ко Князю во свѣтлу гридню.
Владиміръ Князь свѣтелъ, радошенъ;
Пошла-то у нихъ, пиръ, радость великая,
А для ради Добрынюшки Никитича,
Для другой сестрицы родимыя — Марьи Дивовны.

#### XLVI.

## ПЕРВАЯ ПОВЗДКА ИЛЬИ МУРОМЦА ВЪ КІЕВЪ.



Какъ изъ славнаго города изъ Мурома, Изъ того села Корочаева, Кавъ была-де повздва богатырская-Наряжался Илья Муромецъ Ивановичь Ко стольному городу во Кіеву, Онъ тою дорогою прямоважею, Котора залегла ровно тридцать лѣть; Чрезъ тѣ лѣса Брынскіе, Чрезъ черны грязи Смоленскія,-И залегь ее дорогу Соловей разбойникъ. И кладеть Илья заповъдь велику: Что провхать дорогу прямоважую, Котора залегла ровно тридцать леть, Не вымать изъ налушна тугой лукъ, Изъ колчана не вымать калену стрилу. Вереть благословение великое у отца съ матерью. А и только его Илью видели-Прощался съ отцемъ, съ матерью, И садился Илья на своего добра коня, А и вытахаль Илья со двора своего

Во тв ворота широкія; Какъ стегнеть онъ коня по тучнымъ бедрамъ-А и конь подъ Ильею разсержается, Онъ перву скокъ ступилъ за пять верстъ, А другаго ускова не могли найти. Потхаль онь черезь тв леса Бринскіе, Черезъ тв грязи Смоленскія.— Какъ бы будеть Илья во темныхъ лесахъ, Во темныхъ лъсахъ, во Врынскійхъ; Навзжаль Илья на девяти дубахъ И навхаль онъ Илья Соловья разбойника. И заслышаль Соловей разбойникъ Того ли топу конинаго, И тоя ли онъ поъздки богатырскія; Засвисталъ Соловей по соловыиному, А въ другой зашипълъ разбойникъ по зивиному, А втретьи зрявкаеть по звъриному --Подъ Ильею конь окорачился, И падалъ въдь на кукорачь. Говоритъ Илья Муромедъ Ивановичь: «А ты волчья сыть, травяной мѣшокъ! Не бываль ты въ пещерахъ бълокаменныхъ, Не бываль ты конь во темныхъ лесахъ, Не слыхаль ты свисту соловынаго, Не слыхаль ты шипу змённаго, А того ли ты крику зверинаго, А звъринаго крику туринаго. Разрушаеть Илья заповъдь великую, Вымаеть калену стрълу И стреляеть въ Соловья разбойника; И попалъ Соловья, да въ правой глазъ, Полетель Соловей съ сыра дуба Комомъ ко сырой земли. Подхватиль Илья Муромець Соловья на бѣлы руки, Привязаль Соловья ко той ко лукт ко седтльныя; Протхаль онь воровску заставу крипкую,

Подъезжаеть ко подворью дворянскому. И завидъла-де его молода жена; Она хитрая была и мудрая, И взовгала она на чердаки на вышніе-Какъ бы дворъ у Соловья быль на семи верстахъ, Какъ было около двора жельзной тынъ, А на всякой тынинкъ по маковкъ, . И по той цо головъ богатырскія — Наводила трубками Нѣмецкими Его Соловьева молодая жена, И увидъла добраго молодца Илью Муромца, И бросалась съ чердака во свои высокіе терема И будила она девять сыновей своихъ: «А встаньте, обудитесь добры молодцы, А девять сыновъ, ясны соколы! Вы подите въ подвалы глубокіе, Верите мои золотые ключи, Отмыкайте мои вы окованны ларцы, А берите вы мою золоту казну, Выносите ее за широкой дворъ, И встръчайте удала добраго молодца; А навдеть, молодцы, чужой мужикь, Отца-то вашего въ торокахъ везеть. А и туть ея девять сыновей закорилися, И не беруть у нея золотые ключи, Не походять въ подвалы глубокіе, Не беруть ея золотой казны, А худымъ въдь свои думушки думають, Хочуть обернуться черными воронами, Со теми носы железными --Они хочуть разклевать добра молодца, Того ли Илью Муромда Ивановича. Подъвзжаеть онъ ко двору ко дворянскому И бросалась молода жена Соловьева, А и молится, убивается: «Гой еси ты, удалой доброй молодецъ!

Бери ты у насъ золотой казны сколько надобно, Отпусти Соловья разбойника, Не вози Соловья во Кіевъ градъ. А его-то дъти Соловьевы Неучливо они поговаривають. — Они только Илью и видели, Что стоялъ у двора дворянскаго. — И стегаеть Илья онъ добра коня, А добра коня по тучнымъ бедрамъ — Какъ бы конь подъ нимъ осержается --Побъжаль Илья, какъ соколь летить: Прівзжаеть Илья онъ во Кіевъ градъ, Середи двора Княженецкаго И скочиль онь Илья со добра коня, Привязаль коня къ дубову столбу. Походиль онъ во гридню во светлую, И молился онъ Спасу со Пречистою, Поклонидся Князю со Княгинею — На всв на четыре стороны. У Великаго Князя Владиміра У него Князя почестной пиръ; А и много на пиру было Князей и бояръ, Много сильныхъ могучихъ богатырей; И поднесли ему Ильъ чару зелена вина въ полтора въдра,

Принимаеть Илья единой рукой,
Выпиваеть чару единымъ духомъ.
Говориль ему ласковой Владиміръ Князь:
«Ты скажись молодець, какъ именемъ зовуть,
А по имени тебъ можно мъсто дать,
По изотчеству пожаловати.»
И отвъчаеть Илья Муромецъ Ивановичь:
«А ты ласковой, стольной Владиміръ Князь!
А меня зовуть Илья Муромецъ, сынъ Ивановичь;
И проъхаль я дорогу прямоъзжую
Изъ стольнаго города изъ Мурома,

Изъ того села Корочаева. Говорять туть могучіе богатыри: «А ласково солнце, Владиміръ Князь! Въ очахъ детина завирается, А гдв ему провхать дорогою прямоважею, Залегла та дорога тридцать лъть Оть того Соловья разбойника. Говорить Илья Муромецъ: «Гой еси ты, сударь, Владиміръ Князь! Посмотри мою удачу богатырскую, Вонъ я привезъ Соловья разбойника на дворъ къ тебъ. И втапоры Илья Муромецъ Пошель съ Великимъ Княземъ на широкой дворъ, Смотреть его удачи богатырскія. Выходили туто Князи, бояра, Всв Рускіе могучіе богатыри: Самсонъ богатырь Колывановичь, Суханъ богатырь, сынъ Домантьевичь, Свътогоръ богатырь и Полканъ другой, И семь-то братовъ Збродовичи, Еще мужики были Залешана, А еще два брата Хапиловы — Только было у Князя ихъ тридцать молодцовъ. Выходиль Илья на широкой дворъ Ко тому Соловью разбойнику, Онъ сталъ Соловья уговаривать: «Ты послушай меня, Соловей разбойникъ младъ! Посвисти Соловей по соловынному, Пошипи змёй по змёйному, Зрявкай звёрь по туриному — И потышь Князя Владиміра. Засвисталь Соловей по соловьиному, Оглушиль онь въ Кіевѣ Князей и бояръ;— Зашипълъ злодъй по змъиному, Онъ втретье зрявкаеть по туриному; --А Князи и бояра изпужалися,

На корачкахъ по двору наползалися,
И всё сильны богатыри могучіе. —
И накуриль онъ бёды несносныя:
Гостинны кони съ двора разбёжалися —
И Владиміръ Князь едва живъ стоитъ,
Со душой Княгиней Апраксевной.
Говориль тутъ ласковой Владиміръ Князь:
«А и ты гой еси, Илья Муромецъ, сынъ Ивановичь!
Уйми ты Соловья разбойника;
А и эта шутка намъ не надобна.»

#### XLVII.

## илья ъздилъ съ добрынею.



Какъ изъ славнаго города изъ Кіева Повзжали два могучіе богатыри: Поважаль Илья Муромець Со своимъ братомъ названыимъ, Съ молодымъ Добрынею Никитичемъ. А и будуть они во чистомъ полв, Какъ бы сверхъ тоя рѣки Череги, Какъ бы будуть они у матушки у Сафать ръки, Говорить Илья Муромецъ Ивановичь: «Гой еси ты, мой названой брать, Молодой Добрынюшка Никитичь младь! Поважай ты за горы высокія, А и я, дескать, повду подле Сафать реки. -И потхаль Добрыня на горы высокія, И навхаль онъ Добрынюшка Никитичь младъ бълъ татеръ,

И начался Добрынъ какой сильной могучь богатырь— Изъ того бъла шатра полотнянаго Выходила тутъ баба Горынинка.— Заздорилася баба Горынинка;

Молодой Добрыня Никитичь Скочилъ Добрыня со добра коня, Напущался онъ на бабу Горынинку; Учинилася, бой, драка великая: Они тяжкими палицами ударились, У нихъ тяжкія палицы разгоралися; И бросили они палицы тяжкія, Они стали уже драться рукопашнымъ боемъ.— Илья Муромецъ, сынъ Ивановичь, А вздиль онъ подлв Сафать рвки, И навхаль онъ туто бродучій следь-И повхаль и по тому следу бродучему, А наважаеть онъ богатыря въ чистомъ полв Онъ Збута Бориса Королевича. А на втапоры Збуть Королевичь младъ И отвязываль стремя вожья выжлока, Со руки опускаеть ясна сокола,-А самъ ли-то выжлоку наказываеть: «А тепере мнв не до тебя пришло; А и ты бъгай, выжлокъ, по темнымъ лъсамъ, И корми ты свою буйну голову. И ясну соколу онъ наказываетъ: «Полети ты соколъ на сине море, И корми свою буйну голову; А мит молодцу не до тебя пришло. Наважаеть Илья Муромецъ Ивановичь. Какъ два ясна сокола слеталися-И навхаль Збуть Королевичь младъ, Напущается онъ на стараго, На стара козака Илью Муромца, И стрѣляеть Илью во бѣлы груди, Во бѣлы груди изъ туга лука; Угодиль Иль онъ во бълу грудь. --Илья Муромецъ, сынъ Ивановичь, Не быеты его палицей тяжкою, Не вымаеть изъ налушна тугой лукъ,

Изъ колчана калену стрелу, Не страляеть онъ Збута Бориса Королевича— Его только схватиль во бѣлы руки И бросаеть выше дерева стоячаго.— Не видаль онъ Збуть Борись Королевичь Что того ли свету белаго, И тоя-то матушки сырой земли-И назадъ онъ летить ко сырой землѣ; Подхватилъ Илья Муромецъ Ивановичь На свои онъ руки богатырскія, Положиль его да на сыру землю; И сталь Илья Муромець спрашивать: «Ты скажись мнъ, молодець, свою дядину, отчину.» Говорить Збуть Борись Королевичь младъ: «Кабы у тебя на грудяхъ сидълъ, Я спороль бы тебь старому груди былыя. И до того его Илья биль, покуда правду сказаль. А и всговорить Збуть Ворисъ Королевичь младъ: «Я того Короля Задонскаго.» — А втапоры Илья Муромецъ Ивановичь Глядючи на свое чадо милое-И заплакалъ Илья Муромецъ Ивановичь: «Поважай ты Збуть Ворись Королевичь младъ, Повзжай ты ко своей, ты ко своей сударын в матушкв, Кабы ты попаль на нашихъ Рускихъ богатырей, Не отпустили бы тебя они живаго отъ Кіева. И повхаль туть Збуть Королевичь младъ, И прівхаль туть Збуть Королевичь младъ Ко тому Царю Задонскому, Ко своей сударынъ матушкъ. Матушкъ а сталъ свою удачу разсказывать: «А и гой еси, сударыня матушка! Вздиль я Збуть Королевичь младъ Къ Великому Князю Владиміру, На его потешных лугахъ, И натхаль я въ полт стараго

И стреляль его во белы груди-И схваталь меня старой въ чистомъ поль, Меня чуть онъ не забросиль за облако-И опять подхватиль меня на бёлы груди. Еще втапоры его матушка Того Короля Задонскаго Разилася о сыру землю, И не можеть во слезахъ слово молвити: «Гой еси ты, Збуть Борись Королевичь иладъ! Почто ты напущался на стараго? Ненадо бы тебъ съ нимъ дратися, Надо бы събхаться въ чистомъ полъ, И надо бы тебъ ему поклонитися О праву руку до сырой земли; Онъ по роду тебъ батюшка, старой козакъ Илья Муромецъ, сынъ Ивановичь. --И потхаль онь на горы высокія, А искати онъ брата названаго, Молода Добрынюшку Никитича. И дерется онъ съ бабой Горынинкой-Едва душа его въ тълъ полуднуетъ — Говорить Илья Муромецъ, сынъ Ивановичь: «Гой еси, мой названой брать, Молодой Добрынюшка Никитичь младъ! Не умћешь ты, Добрыня, съ бабой дратися, А бый ты бабу ..... по щекь, Пинай ...... А женской поль оть того пухоль. А и втапоры покорилася баба Горынинка; Говорить она баба таковы слова: «Не ты меня побиль, Добрыня Никитичь младь, Побиль меня старой козакъ Илья Муромець единымъ словомъ. И скочиль ей Добрыня на бълы груди, И выдергиваль чингалище булатное, Хочеть спороть ей груди бълыяИ молится баба Горынинка: «Гой еси ты, Илья Муроменъ Ивановичь! Не прикажи ты мит ртзать груди бтлыя, Много у меня въ землъ останется злата и серебра. И схваталь Илья Добрыню за бълы руки; — И повела ихъ баба Горынинка Ко своему погребцу глубокому, Гдъ лежитъ золота казна, — И довела Илью съ Добрынею. И стали они у погребца глубоваго, Они сами туто богатыри дивуются, Что много злата и серебра, А цвътнаго платья все Рускаго. Оглянулся Илья Муромецъ Ивановичь Во ть во раздолья широкія-Молодой Добрынюшка Никитичь младъ Втапоры бабѣ голову срубилъ. То старина, то и двянье. --

## XLVIII.

## КНЯЗЬ РОМАНЪ ЖЕНУ ТЕРЯЛЪ.



А Князь Романъ жену терялъ, Жену теряль, онь тело терзаль, Тело терзаль, во реку бросаль, Во ту ли ръку во Смородину, Слеталися птицы разныя, Сбъгалися звъри дубравые; Откуль взялся младъ сизой орелъ, Унесъ онъ рученьку бѣлую, А праву руку съ золотымъ церстнемъ. Схватилася молода Княжна, Молода Княжна Анна Романовна: «Ты гой еси, сударь, мой батюшка, А Князь Романъ Васильевичь! Ты гдв двваль мою матушку? Ответь держить ей Князь Романь, А Князь Романъ Васильевичь: «Ты гой еси, молода Княжна, Молода душа Анна Романовна! Ушла твоя матушка мытися,

А мытися и бълитися, А въ цвътно платье наряжатися. Кидалась молода Княжна, Молода душа Анна Романовна: «Вы гой еси, мои нянюшки, мамушки, А сънныя красны дъвушки! Пойдемъ-то со мной на высокіе теремы, Смотръть мою сударыню матушку, Каково она моется, бълится, А въ цвътно платье наряжается. Пошла она молода Княжна Со своими няньки, мамками, Ходила она по встмъ высокимъ теремамъ, Не могла-то найти своей матушки, Опять приступила къ батюшкъ: «Ты гой еси, сударь, мой батюшка, А Князь Романъ Васильовичь! А гдв ты двваль мою матушку? Не могли мы сыскать въ высокіихъ теремахъ.» Проговорить ей Князь Романъ, А Князь Романъ Васильевичь: «А и гой еси ты, молода Княжна, Молода душа Анна Романовна! Со своими няньками, мамками, Со стными красными дтвицами Ушла твоя матушка родимая, Ушла гулять во зеленой садъ, Во вишенье, въ ортшенье. Пошла въдь туть молода Княжна Со няньками, мамками во зеленой садъ; Весь повыгуляли, никого не нашли въ зеленомъ саду, Лишь только въ зеленомъ саду увидѣли, Увидели новую диковинку; Ни отколь взялся младъ сизой орелъ, Въ когтяхъ несеть руку бълую, А и бълу руку съ золотымъ перстнемъ,

Уронилъ онъ орелъ бѣлу руку, Вълу руку съ золотымъ перствемъ, Во тоть ли зеленой садъ. А втапоры нянюшки, мамушки Подхватили они рученьку бълую, Подавали они молодой Княжев, Молодой душь Аннь Романовив. А втапоры Анна Романовна, Увидела она белу руку, Опознавала она хорошъ золоть перстень Ея родимыя матушки; Ударилась о сыру землю, Какъ бълая лебедушка скрикнула, Закричала туть молода Княжна: «А и гой еси вы, нянюшки, мамушки А свиныя красныя дввушки! Въгите вы скоро на быстру ръку, На быстру ръку Смородину, А что тамо птицы слетаются, Дубравные звёри сбёгаются.» Вросалися нянюшки, мамушки А сънныя красныя дъвушки-По край ръки Смородины Дубравные звъри кости дълять, Сороки, вороны кишки тащать. А ходить туть въ зеленомъ саду Молода душа Анна Романовна, А носить она руку бълую, А бълу руку съ золотымъ перстнемъ. А только въдь нянюшки Нашли они пусту голову, Сбирали они съ пустою головой А всё туть кости и ребрушки, Хоронили они и пусту голову Со теми костьми, со ребрушки, И ту бълу руку съ золотымъ перстнемъ.

#### XLIX.

во хорошемъ высокомъ теремъ, подъ краснымъ косящатымъ окошкомъ.



Во хорошомъ-то высокомъ теремѣ, Подъ краснымъ подъ косящатымъ окошкомъ, Что голубь со голубушкой воркуеть, Дѣвица съ молодцемъ рѣчи говорила: «А душечка, удалой доброй молодецъ! Вожился доброй молодець, ратился, А всякими неправдами заклинался, Порукою даваль мнв Спасовъ образъ, Образъ Святителя Николу Чудотворца-Не пить бы пива пьянаго, До пьяна зеленаго вина не пить, До повалу сладкінкъ медовъ, безпросыпныхъ; А нонъ ты, мой надежа, запиваешься: Ты пьешь-то пива пьянаго, До пьяна зеленое вино, пьешь до повалу, А сладкіе пьешь меды безъ просыпу. Отвъть держить удалой, доброй молодецъ: «Ты глупая дввица, да неразумная! Не съ радости нью я, молодецъ, съ кручины, Съ тоя ли.... великія печали;
Записанъ доброй молодецъ въ солдаты,
Поверстанъ, доброй молодецъ, я въ капралы.
Не то мнѣ доброму молодцу забѣдно,
Что Царь меня на службу ту посылаетъ;
А то мнѣ доброму молодцу забѣдно,
Отецъ, мати старешеньки остаются,
А не кому поить будетъ, ихъ кормити;
Еще мнѣ доброму молодцу забѣдно,
Что съ недругомъ въ одномъ мнѣ полку быти,
Въ одной мнѣ шереножкѣ служити.

# АТАМАНЪ ПОЛЬСКОЙ.



За Зарайскомъ городомъ, за Рязанью за Старою, Изъ далеча изъ чиста поля, изъ раздолья широкаго, Какъ бы гивдаго тура привезли убитаго, Привезли убитаго Атамана Польскаго, Атамана Польскаго, а по имени Михайла Черкашенина. А птицы ластицы кругъ гивзда убиваются, Еще плачутъ малы его двти надъ бълымъ твломъ; Съ высокаго терема зазрвла молодая жена, А плачетъ, убивается надъ его бвлымъ твломъ, Скрозь слезы свои она едва слово промолвила, Жалобно причитаючи ко его бвлу твлу:
«Козачья вольная поздорову прівхали, Тебя сввта моего привезли убитаго, Привезли убитаго Атамана Польскаго, А по имени Михайла Черкашенина.»

## НА ЛИТОВСКОМЪ РУВЕЖЪ.



Какъ далече далече, во чистомъ нолъ, Далече во чистомъ полъ, На Литовскомъ на рубежъ, Подъ Смоленскомъ городомъ, Поль Смоленскомъ городомъ, На лугахъ лугахъ зеленыихъ, На дугахъ лугахъ беленыихъ Молода коня вмаль, Молодецъ коня ималь, Дворянины душа спрашиваеть: ... «А и конь-то ли, доброй конь,.. А конь наступчивой, За чёмъ ты травы не вшь, Травы конь зеленыя? За чемъ конь травы зеленыя не финь, Воды не пьешь ключевыя? Провъщится доброй конь Человъческимъ голосомъ: «Ты хозяинъ мой ласковой. Дворянинъ, душа отецкой сынъ!

За темъ я травы не тиъ, Травы не тмъ зеленыя И воды не пью ключевыя, Я въдаю, доброй конь, На твоей буйной головъ Невагоду великую: Повдешь ты молодецъ На службу Царскую И на службу воинскую, — А мив коню быть подстрелену, Выть тебъ молодцу въ поиманьи; Потерпишь ты молодецъ, Потерпишь молодецъ Нужи, бъдности великія, А примешь ты молодецъ Много холоду, голоду, Много холоду, ты голоду, Наготы, босоты вдвое того. Позабыль доброй молодець А и то время нещастливое, Повъстка ему молодцу На ту службу на Царскую; Потхаль онь молодець Онъ во полкахъ Государевыхъ. Отъ Смоленца города, Далече во чистомъ полъ, Стоять полки Царскіе, . А и роты дворянскія, А все были войска Россійскія. Изъ далеча, чиста поля, Изъ раздолья широкаго, Напущалися туть На ихъ полки невърные, Полки невфриме, Все Чудь поганая; А Чудо поганое

На вылазку выёхаль, А спрашивалъ противника Изъ полковъ Государевыхъ: Изъ роты дворянскія Противника не выискалось; А онъ то задоренъ былъ Дворянинъ, отецкой сынъ, На вылазку выбхаль, Со Чудомъ дратися, — А Чудо поганое о трехъ рукахъ. Съвзжаются молодцы Далече во чистомъ полѣ; А у Чуда поганаго Одно было побоище, Одно было побоище — Большая рогатина, А у дворянина сабля острая; Сбъгаются молодцы, Какъ два ясные соколы Во едино мъсто слеталися. Помогай Богъ молодцу Дворянину Рускому! Онъ отводить рогатину Своею саблею острою — Что у Чуда поганаго Отвелъ его рогатину, Прирубилъ у него головы всв. Идолища поганая Подстрълили добра коня, Подстрѣлили добра коня У дворанина Смоленскаго, Онъ въдь пъшь доброй молодецъ, Въгаетъ пъшь по чисту полю, Кричить, реветь молодець Во полки Государевы: «Стрѣльцы вы старые!

Подведите добра коня, Не выдайте молодца Вы у дела ратнаго, У часочку смертнаго. А идолы поганые Металися грудою всв, Схватили молодца, Увезли въ чисто поле; Стали его мучити, И не поять, не кормать его, Морять его смертью голодною, И мучать смертью неподобною. А пало молодцу на умъ Нещастье великое, Что ему доброй конь наказываль; -Изгибла головушка Ни за едину денежку.

## LII

## ОХЪ! ВЪ ГОРЪ ЖИТЬ — НЕКРУЧИННУ ВЫТЬ.



А и горе горе, гореваньиде! А и въ горъ жить - не кручинцу быть, Нагому ходить-не стыдитися, А и денегь нъту – передъ деньгами, Появилась гривна-передъ злыми дни. Не бывать плешатому кудрявому, Не бывать гулящему богатому, Не отростить дерева суховерхаго, Не откормить коня сухопараго, Не утвшити дитя безъ матери, Не скроить атласу безъ мастера. А горе горе, гореваньице! А и лыкомъ горе подпоясалось, Мочалами ноги изопутаны! А я отъ горя въ темны лѣса — А горе прежде въкъ зашелъ; А я отъ горя въ почестной пиръ --А горе зашель, впереди сидить; А я отъ горя на Царевъ кабакъ — А горе встръчаеть, ужь пиво тащить, Какъ я нагъ-то сталъ, насмъялся онъ.

## LIII.

## чюрилья игуменья.



Ла много было въ Кіевѣ Божьихъ церквей, А больше того почестныхъ монастырей; А и не было чуднъе Благовъщенія Христова. А у всякой церкви по два попа, Кабы по два попа, по два дьякона И по малому певчему по дьячку; А у нашего Христова Благовъщенья честнаго А быль у насъ-де Иванъ пономарь, А гораздъ-де, Иванушка, онъ къ заутрени звонить. Какъ бы русая лиса голову клонила, Пошла-то Чурилья къ заутрени; Вудго галицы летять, за ней старицы идуть: По правую руку идуть сорокъ давицъ, Да по левую руку друга сорокъ, Позади ея дъвидъ и смѣты нѣтъ. Дъвицы становилися по крыдосамъ, Честна Чурилья въ алтарь пошла. Запъвали тутъ дъвицы четью пъть. Запъвали тутъ дъвицы стихи верхніе; А поють они на крылосахъ, мещаются,

Не по старому поють, усмъхаются; Проговорить Чурилья Игуменья: •А и Өедоръ дьякъ, двий староста! А скоро походи ты по крылосамъ, Ты спроси, что поють девицы, ившаются, А мѣшаются дѣвицы, усмѣхаются.» А и Өедоръ дьякъ сталъ ихъ спрашивать: «А и старицы червицы, души красныя девицы! А что вы поете, сами мѣшаетесь, Промежу собой, дівицы, усміхаетесь? Отвъть держать черницы, души красныя дъвицы: •А и Өедоръ дьякъ, дъвій староста! А соромъ сказать, грфхъ утанть, А и то поемъ, дъвицы, мъщаемся, Промежу собой, двицы, усмъхаемся, У насъ нъту дьяка запъвальщика, А и молодой Стафиды Давидовны — А Иванушки пономаря здё же нёть. А сказаль онъ, девій староста, А сказаль Чурильв Игуменьв: «То дъвицы поють, мъшаются, Промежу собой дівицы усміхаются, Неть у нихъ дьяка запевальщика, Стафиды Давидьевны, пономаря Иванушки. И скавала Чурилья Игуменья: «А ты Өедоръ дьякъ, дъвій староста! А скоро ты побъги по монастырю, Скоро обойди триста келій, Поищи ты Стафиды Давидьевны. Али Стафидъ ей мало можется? Али стоить она передъ Вогомъ, молится?» А Өедоръ дьякъ заскакалъ, забъжалъ, А скоро побъжаль по монастырю, А скоро обходиль триста келій, Дошель до Стафидины келійки: Подъ окошечкомъ огонекъ горить,

Огонекъ горитъ, караулъ стоитъ; А Өедөръ дьякъ караулъ скралъ, Караулы скраль, онь въ келью зашель, Онъ двери оттворилъ, и въ келью зашелъ: «А и гой еси ты, Стафида Давидьевна, А и Царская ты Богомольщица, А. и ты же Княженецка племянница! Не твое-то дело танцы водить, А твое-бо дело Богу молитися, къ заутрени идти.» Бросалася Стафида Давидьевна, Наливала стаканъ винца, водки добрыя И другой меду сладкаго, И пала ему старость во рызвы ноги: «Выпей стаканъ зелена вина, Другой меду сладкаго, И скажи Чурильъ Игуменьъ, Что мало Стафидв можется, Едва душа въ тълъ полуднуетъ. А и тоть-то Өедорь, девій староста, Онъ скоро пошелъ ко заутрени, И сказалъ Чурильт Игуменьт: что той-де старицъ Стафидъ Давидьевнъ мало можется, Едва ея душа полуднуеть.» А и та-то Чурилья Игуменья, отпъвши заугреню, Скоро поважала по монастырю, Изпровхала триста келій, И добхала ко Стафидинъ кельицъ, — И взяла съ собою питья добрыя, И стала ее лечить, поить.

#### LIV.

# высота ли, высота подневесная.



Высота ли, высота поднебесная, Глубока, глубота океанъ море, Широко раздолье по всей земли, Глубоки омуты Дивпровскіе; Чуденъ кресть Леванидовской, Долги плеса Чевылецкіе, Высокія горы Сорочинскія, Темвы лъса Врынскіе, Черны грязи Смоленскія, А и быстрыя рвии Понизовскія. — При Царъ Давидъ Евсъевичъ, При старцъ Макарьъ Захарьевичъ Выло беззаконство великое: Старицы по кельямъ — родильницы, Чернцы по дорогамъ — разбойницы, Сынъ съ отцемъ на судъ идетъ, Врать на брата съ боемъ идеть, Врать сестру за себя емлеть. Издалеча, чиста поля Выскакаль туть, выбыталь Суровецъ богатырь, Суздалецъ,

Вогатаго гостя, Заморенинъ сынъ. Онъ бътаетъ, скачетъ по чисту полю, Спрашиваеть себъ сопротивника, Себъ сильна могуча богатыря: Побиться, подраться, порататься, Силы богатырски проотвёдати, А могучи плечи пріоправити. Онъ бъгалъ, скакалъ иф чисту полю, Хоботы металь по темнымь лёсамь; Не нашель онъ въ полѣ сопротивника И повхаль ко городу Покидошу. И прівзжаль ко городу Покидошу.-Во славномъ городъ Покидошъ У Князя Михайлы Ефимонтьевича У него Князя почестной пиръ; А и туть молодцу пригодилося, Приходиль на Княженецкой дворь, Походиль во гридню во свътлую: Спасову образу молится, Великому Князю поклоняется. А Князь Михайло Ефимонтьевичь Наливалъ чару зелена вина въ полтора ведра, Подаетъ ему доброму молодцу, А и самъ говорилъ таково слово: «Какъ, молодецъ, именемъ зовутъ, Какъ величать по изотчеству? Сталъ, молодецъ, онъ разсказывати: «Князь-де Михайло Ефимонтьевичь! А меня зовуть, добра молодца, Суровецъ богатырь, Суздалецъ, Вогатаго гостя, Заморенинъ сынъ. А и туть Князю то слово полюбилося, Посадиль его за столы убраные, Въ ту скамью богатырскую, Хлъба съ солью кушати — И довольно пити, прохлаждатися.

## LV.

## ДУРЕНЬ.



А жилъ былъ Дурень, А жиль быль Вабинь; Вздумалъ онъ Дурень На Русь гуляти, Людей видати, Себя казати. Отшедши Дурень Версту другу, Нашелъ онъ Дурень Двъ избы пусты, Въ третей людей нѣтъ; Заглянеть въ подполье, Въ подпольт черти Востроголовы, Глаза что часы, Усы что вилы, Руки что грабли, -Въ карты играютъ, Костью бросають, Деньги считають, Груды переводять; Онъ имъ молвилъ:

«Вогъ вамъ въ помочь Добрымъ людямъ.» А черти не любять, Схватили Дурьня, Зачали бити, Зачали давити, Едва его Дурьня Жива отпустили. Пришедши Дурень Домой-то плачеть, Голосомъ воеть; А мать бранити, Жена пвняти, Сестра-то также: «Ты глупой Дурень, Неразумной Вабинъ! То же бы ты слово, Не также бы молвиль; А ты бы молвиль: •Вудь врагь проклять Именемъ Господнимъ, Во въки въковъ, аминь. Чертибъ убъжали, Тебъ бы Дурьню Деньги достались Вивсто кладу.» Добро ты баба, Ваба Вабариха, Мать Лукерья, Сестра Чернава! Потомъ я Дурень Таковъ не буду!

Пошель онъ Дурень На Русь гуляти,

Людей видати, Себя казати. Увидълъ Дурень Четырехъ братовъ — Ячмень молотять, Онъ имъ молвилъ: «Будь врагь проклять Именемъ Господнимъ. Бросилися къ Дурьню Четыре брата, Стали его бити, Стали его колотити— Едва его Дурьня Жива отпустили. Пришедши Дурень Домой-то, плачеть, Голосомъ воеть; А мать бранити, Жена пъняти, Сестра-то также: «А глупой Дурень, Неразумной Вабинъ! Тоже бы ты слово. Не также бы молвиль-Ты бы молвилъ Четыремъ братамъ, Крестьянскимъ дътямъ: «Дай вамъ Воже! По сту на день, По тысячь на недьлю. Добро ты баба, Ваба Бабариха, Мать Лукерья, Сестра Чернава! Потомъ я Дурень Таковъ не буду!

Пошелъ же Дурень, Пошель же Вабинь, На Русь гуляти, Себя казати. Увидель Дурень Семь братовъ, Мать хоронять, Отца поминають, Всѣ туть плачуть, Голосомъ воютъ: Онъ имъ молвилъ: «Вогъ вамъ въ помощь Семь васъ братовъ! Мать хоронити, Отца поминати,— Дай Господь Вогъ вамъ По сту на день, По тысячь на недьлю. Схватили его Дурьня Семь-то братовъ, Зачали его бити, По землъ таскати, Въ . . . . валяти, — Едва его Дурьня Жива отпустили. Идеть-то Дурень Домой-то, плачетъ, Голосомъ воетъ; Мать бранити Жена пвняти, Сестра-то также: «А глупой Дурень, Неразумной Бабинъ! Тоже бы ты слово, Не также бы молвилъ, Ты бы молвиль: прости! Воже благослови!
Дай Воже имъ
Царство небесное,
Въ землѣ упокой,
Пресвѣтлой рай всѣмъ!
Тебя бы Дурьня
Влинами накормили,
Кутьей напитали.»
Добро ты баба,
Ваба Вабариха,
Мать Лукерья,
Сестра Чернава!
Потомъ я Дурень
Таковъ не буду.

\* \*

Пошель онъ Дурень На Русь гуляти, Себя казати, Людей видати. Встрвчу ему свадьба, Онъ имъ молвилъ: «прости! Воже благослови! Дай вамъ Госполь Богъ Царство небесно, Въ землѣ упокой, Пресвътлой рай всьмъ!» Навхали дружки, Натхали бояра, Стали Дурьня Илетьми стегати, По ушанъ хлестати. Пошелъ, заплакалъ. Идеть да воеть; Мать его бранити, Жена пвняти,

Пошелъ онъ Дурень На Русь гуляти, Людей видати, Себя казати. Встрвчу Дурьню Идеть старецъ, Онъ ему молвилъ: «Дай Господь Вогь Тебъ же старцу Сужено поняти, Подъ злать вінець стати, Любовно жити, Дътей сводити!» Вросился старецъ, Схваталь его Дурьня, Сталъ его бити, Костылемъ коверкать — И костыль изломаль весь; Не жаль старцу дурава-то,

Но жаль ему старцу костыля-то. Идеть-то Дурень Домой-то, плачеть, Голосомъ воетъ, Матери разскажеть; Мать его бранити, Жена журити, Сестра-то также: «Ты глупой Дурень, Неразумной Вабинъ! Тожъ бы ты слово, Не также бы молвиль, Ты бы молвилъ: Влагослови меня отче Святой Игуменъ! А самъ бы мимо.» Добро ты баба Ваба Вабариха, Мать Лукерья, Сестра Чернава! Потомъ я Дурень Впредъ таковъ не буду!

Пошель онъ Дурень
На Русь гуляти,
Въ лъсу ходити.
Увидълъ Дурень
Медвъдя за сосной;
Кочку роетъ,
Корову коверкатъ;
Онъ ему молвилъ:
«Благослови мя отче
Святой Игуменъ!
А отъ тебя духъ дуренъ.»
Схваталъ его медвъдь-атъ,

Зачалъ драти, И всего ломати, И смертно коверкать, И .... вывль: Едва его Дурьня Жива оставиль. Пришедши Дурень Домой-то плачеть, Голосомъ воеть, Матери разскажеть; Мать его бранити Жена пвняти, Сестра-то также: «Ты глупой Дурень, Неразумной Бабинъ! Тоже бы слово, Не также бы молвиль: Ты бы заускаль, Ты бы загайкаль Ты бы заулюкаль. Добро ты баба, Ваба Бабариха! Мать Лукерья, Сестра Чернава! Потомъ я Дурень Таковъ не буду!

\* \*

Помелъ же Дурень
На Русь гуляти,
Людей видати,
Себя казати.
Вудетъ Дурень
Въ чистомъ полъ,
Встръчу Дурьню
Шишковъ Полковникъ;

Онъ заускалъ, Онъ загайкалъ, Онъ заулюкалъ,— Наёхали на Дурьня Солдаты, Набежали драгуны, Стали Дурьня бити, Стали колотити. Тутъ ему Дурьню Голову сломили, И подъ кокору Бросили. Тутъ ему Дурьню И смерть случилась.

#### LVI.

### ТАМЪНА ГОРАХЪНАВХАЛИ ВУХАРЫ.



Еще тамъ на горахъ навхали Вухары, 2<sup>\*</sup> Весуръ весуръ, валахтантарара хтаранда руфу!



А навхаль Жинжа: «здравствуй, мости пане! 2<sup>\*</sup> Весуръ весуръ, валахтантарара хтаранда руфу!



Потанцуй же Жинжа, гораздъ мости пане! 2<sup>\*</sup> Весуръ весуръ, валахтантарара хтаранда руфу!



Онъ зачалъ же скакать, учалъ припѣвати. 2<sup>\*</sup> Весуръ весуръ, валахтантарара хтаранда руфу!



Привели ему Жиду, что Жидовку хорошу.—2<sup>\*</sup> Весуръ весуръ, валахтантара хтаранда руфу!



Онъ зачалъ ее охлестывати и ошевертывати. 2<sup>\*</sup> Весуръ весуръ, валахтантарара хтаранда руфу!



Еще имали были свои добрые кони, 2<sup>\*</sup> Весуръ весуръ, валахтантарара хтаранда руфу!



А повхали были на своихъ добрыихъ коняхъ 2<sup>\*</sup> Весуръ весуръ, валахтантарара хтаранда руфу!



Они съ холиы на холиы, на холиы горы. 2\* Весуръ весуръ, валахтантарара хтаранда руфу!



Еще хелмы да велми, куварзы визанъ! 2\* Весуръ весуръ, валахтантарара хтаранда руфу! Еще шанцы да шпенцы, бекбеке бекенцы, бекушенцы!

#### LVIL

## у спаса къ объдни звонять.



У Спаса къ объдни звонять, У прихода часы говорять, По монастырямъ благовъстять; — Теща къ объдни спъшить, На мутовкъ рубашку сушить, На поваренит кокошнички. А и теща къ объдни пошла ---Что идеть помалешеньку, Ступаеть потихошеньку, Сь ноги на ногу поступываеть, На башмачки посматриваеть, Чеботы накалачиваеть. Всѣ Воги теща прошла, А зашедъ-то Николъ челомъ, А Николъ Мясницкому; Всв люди теща прошла, А зашедъ-то она зятю челомъ Да Денису Ворисовичу. А и зять на нее не глядить, Господинъ слово не говорить: «А и вижу я, вижу сама,

А что есть на немъ бѣшеная! Вить зятю дочи моя, Прогнѣвить сердце материно, И пролить бы горячу кровь. А и чѣмъ будетъ зятя дарить, Чѣмъ господина дарить? Есть у меня у вдовы, Будетъ съ него живота, Пойду млада въ торги, Куплю млада камки, Сошью дочери сарафанъ, Чтобы зять дочери не биль, Не гнѣвилъ сердце материно, Не проливалъ бы горячу кровь.

\* \*

У Спаса къ объдни звонять, У прихода часы говорять, По монастырямъ благовъстять; — Теща къ объдни спъшитъ, На мутовкъ рубашку сушить, На поваренки кокошнички. Она теща къ объдни пошла — А идеть помалешеньку, > Ступаеть потихошеньку, Сь ноги на ногу поступываеть, На башмачки посматриваеть, Чеботы накалачиваеть. А всь Воги теща прошла, А зашедъ-то Николъ челомъ, А Николъ Мясницкому; Всв люди теща прошла, А зашедъ-то она зятю челомъ Да Денису Ворисовичу. Зять на нее не глядить,

Господинъ слово не говорить: «Вижу я, вижу сама, А что есть на немъ бъщеная! Вить зятю дочерь моя, Прогнъвить сердце материно, Проливать бы горячу кровь. Чъмъ будеть зятя дарить, Чвиъ господина дарить? Есть у меня у вдовы, Есть у меня молоды... А три церкви, три каменны, А и маковицы серебряны, Кресты позолочены; Промежу твии церкви Протекла быстрая ръка, А на той на быстрой на ръкъ Много гусей, лебедей, Много сврыхъ малыхъ уточекъ; А и тъмъ будеть зятя дарить, Мив-ко твиъ господина дарить И Дениса Ворисовича. А и зять на нее поглядель, Господинъ слово выговорилъ: «Теща ты, теща моя, Вогоданная матушка! Ты подить-ко живи у меня, А работы не робь на меня; Только ты баню топи, Только ты воду носи, Еще мив робенки качай.»

#### LVIII.

# усы, удалы молодцы.



Ахъ! доселвва Усовъ и слыхомъ не слыхать, А слыхомъ ихъ не слыхать, и видомъ не видать; А нонвча Усы проявились на Руси, А въ новомъ усольи у Строгонова. Они щепетко по городу похаживають, А кораблики бобровые, верхи бархатные, На нихъ смурые кафтаны, Съ подпушечками съ камчатыми, А и синіе чулки, Астраханскіе черевики, А красныя рубашки, косые воротники, волотые плетви. Собиралися Усы на Царевъ на кабакъ, А садилися молодцы во единой кругъ. Вольшой Усище и всемъ Атаманъ. А Гришка Мурышка, дворянской сынъ, Самъ говоритъ, самъ усомъ шевелитъ: «А братцы Усы, удалые молодцы! А и лъто проходить, зима настаеть, А и надо чёмъ усамъ голова кормить, На полатяхъ спать и намъ сытымъ быть. Ахъ! нутетъ-ко, Усы, за свои промыслы! А мечитеся по кузницамъ,

Накуйте топоры съ подбородышами, А накуйте ножей по три четверти, Да и сдълайте бердыти И рогатины и готовтесь всѣ; Ахъ! знаю я крестьянина — богать добрѣ,. Живеть на высокой горь, далеко въ сторонь, Хлеба онъ не пашеть, да рожь продаеть, Онъ деньги береть, да въ кубышку кладеть, Онъ пива не варить и соседей не поитъ, А прокожінхъ-то людей ночевать не пущать, А прямыя дороги не сказываеть. Ахъ! надо-де въ врестьянину умъючи идти: А по полю идти - непосвистывати, А и по бору идти-непокашливати, Ко двору его идти-непотаркивати... Ахъ! у крестьянина-то въ домъ борзые кобели И ограда кръпка, лабушка заперта, У крестьянина ворота крѣнко заверты.» Пришли они Усы ко крестьянскому двору, А хваталися за заборъ, да металися на дворъ; Ахъ! кто-де во двери, Атаманъ въ окно: А и тотъ съ борку, иной съ борку, Ужь полна избушка принабуркалася. А Гришка Мурышка, дворянской сынъ, Сълъ впереди подъ окномъ, Самъ и локоть на окно, ноги подъ ..... Онъ самъ говорить и усомъ превелить: «А и нутко ты, крестьянинъ, поворачивайся! А и дай намъ Усамъ и попить и поъсть, И попить и повсть и позавтракати. Охъ! метался крестьянинъ въ большой анбаръ; И крестьянинъ-ать несеть пять пудъ толовна, А старуха-то несеть три ушата молока. Ахъ! увидъли Усы, иолодые молодны, А и кадь большу, въ чемъ пиво варятъ. Замъшали молодцы они теплушечку,

А нашли въ молокъ лягушечку; Атаманъ говорить: «акъ вы добры молодцы, вы не брезгуйте!

А и по нашему по Руски холоденушка. Они по кусу хватили, только голодъ заманили, По другому хватили, пріоправилися, Какъ по третьему хватили, ему кланялися: «А спасибо тъ, крестьянинъ, на хлъбъ на соли, И на кисломъ молокѣ, на овсяномъ толокнѣ, Напоилъ насъ, накормилъ, да и животомъ надъли — Надвли ты насъ Усовъ по пятидесять рублевъ, А большому Атаману полтараста рублевъ. А крестьянинъ-атъ божится: «право денегъ нътъ.» А старуха ратится: «ни полушечки.» А дуракъ на печи, что клептъ говоритъ: «А братцы Усы, удалы молодцы! А и есть-де въдь у батюшки денежки, А и будеть вась Усовь всекь оделять, А мнъ-де дураку не достанется; А все копить зятьямъ, ..... А проговорить Усище, большой Атаманъ: Вратцы, Усы, за свои промыслы! Охъ! нутко Афанасъ, доведи его до насъ! Ахъ! нутко Агафонъ, да вали его на огонь! А берите топоры съ подбородышами; Ахъ! колите заслонъ, да щепайте лучину, Добывайте огонь, кладите на огонь середи избы, Валите крестьянина брюхомъ въ огонь, А старуху валите .... на огонь.» Не могь крестьянинь огня стерпъть, Ахъ! сталъ крестьянинъ на огонь...... Побъжаль крестьянинь въ большой анбаръ, Вынималь изъ подъ каменя съ деньгами кубышечку, Приносилъ крестьянинъ, да брявъ на столъ: «Вотъ вамъ, Усамъ, по интидесять рублевъ, А большому-то Усицу полтараста рублевъ.»

Вставали Усы, они крестьянину кланяются.

«Да спасибо тё крестьянинь на хлёбё на соли,
И на овсяномь толокнё и на кисломь молокі,
Напоиль нась, накормиль, животомь наділиль.
Ахъ! мы дворь твой знаемь и опять зайдемь,
И тебя убьемь и твоихь дочерей уведемь,
А дурака твоего въ Есаулы возмемь.

### LIX.

## КТО ТРАВНИКА НЕ СЛЫХАЛЪ.



А и двялося въ веснв, На старой на Канакжъ -Ставилъ Потанька плужокъ Подъ окошко къ себъ на лужокъ. Отъ моря-то синяго, Изъ-за горъ высокіихъ, Изъ-за лѣсу, лѣсу темнаго Вылеталь молодой Травникъ; Прилеталъ молодой Травникъ, Молодой Зуй болотникъ. А садился Травникъ на лужокъ, А травку пощинываеть, По лужку похаживаеть; Ходючи Травникъ по лужку Да попаль Травникь въ плужокъ Своей лівой ноженькой, Онъ правымъ крыдошкомъ, Да мизиннымъ перстичкомъ. А и пикъ, пикъ, пикъ Травникъ — Сидючи Травникъ на лужку, На лужку, Травникъ, во плужку.

Едва Травникъ вырвался, Вавился Травникъ высоко, Полетьль Травникъ далеко; Залетьль Травникь въ Москву, И нашель въ Москвъ кабачокъ. Тотъ кабачокъ, то кручокъ. А и туть поймали его, Били его въ . . . . . Посадили его въ тюрьму, --Пять недёль, пять недёль посидёль, Пять алтынъ, пять алтынъ заплатилъ; И за то его выпустили, Да кнутомъ его выстегали, По рядамъ его выводили. Вдеть дуга на дугв, Шелудякъ на хромой лошади — А все Травника смотръть, Все молодаго смотръть. Едва Травникъ вырвался, Взвился Травникъ высоко, Полетель Травникъ далеко, На старую Канакжу, Ко Семену Егупьевичу И ко Мары Алферьевив И ко Аннъ Семеновиъ. Залетель Травникъ въ окно:-По избъ онъ похаживаеть, А низко спину гнеть, Носомъ въ землю претъ, Збой за собой держить И лукавство великое. А Семенъ Травника не взлюбилъ, Господинъ Травника не взлюбилъ: «А что за птица-то, А что за лукавая? Она ходить, лукавится,

Збой за собой держить, А и низко спину гнетъ, А носомъ въ землю преть.» И Семенъ Травника по щекъ, Господинъ по другой сторонъ; А спину, хребеть столочиль, Тъло, печень прочь оттопталъ. Пряники сладкіе, сапогами печатные, Калачи крупичатые, сапогами толоченые. Втапоры мужики, Неразумные Канкжане, Они ходять, дивуются: «Гдв Травника не видать? Гдв молодаго не слыхать? Не клюетъ травыньки Онъ вѣчны зеленыя.» Говорить Травникова жена, Душа Анна Семеновна, А наливная ягодка, Виноградное вишенье: «А глупы мужики, Неразумные Канакжане! Травникъ съ похмѣлья лежить, Со Семеновы почести; А Семенъ его подчивалъ, Господинъ его чествовалъ: Спину, хребеть столочиль, Тъло, печень оттопталъ.

## LX.

# о станишникахъ, или развойникахъ.



Какъ далече, далече во чистомъ полѣ ---Что ковыль трава во чистомъ въ полѣ шатается, А и вздить въ полв старъ матеръ человекъ, Старой ли козакъ Илья Муромецъ, А и конь ли подъ нимъ кабы лютой звърь, Онъ самъ на конъ, какъ ясенъ соколъ. Со старымъ въдь: демегъ не годилося, Только червонцевь волотых съ нимь семь тысячей, Дробныхъ денегъ сорокъ тысячей, Коню ведь подъ старымъ цены не было. Почему-то цёны ему не было? Потому-то коню цвны не было, За ръку-то онъ броду не спрашивалъ, Котора рѣка цѣла верста, А скачеть онь съ берегу на берегъ. Навхали на стараго станишники, По нашему Рускому разбойники, Кругомъ его стараго облавили, Хотять его стараго ограбити, Съ душей, съ животомъ его разлучить хотять. Говорить Илья Муромецъ Ивановичь:

«А и гой есть вы, братцы, станишники! Убить меня стараго вамъ незачто, А взяти у стараго нечего. Вымаль онъ изъ налушна крепкой лукъ, Вынималь онъ въдь стрълку каленую, Онъ стръляетъ не по станишникамъ, Стръляетъ онъ старой по сыру дубу; А спъла тетивка у туга лука, Станишники съ коней попадали, Угодила стрёла въ сыръ кряковистой дубъ Изломала въ черенья въ ножевые дубъ. Оть того-то въдь грому богатырскаго, Того-то станишники изпужалися, А и пять они часовъ безъ ума лежать-А и будто ото сна сами пробуждаются; А Селма встаетъ, пересемываетъ, А Спиря встаеть, то постыриваеть, А все они станишники быоть человъ: «Ты старой козакъ, Илья Муромецъ! Возьми ты нась въ холопство въковъчное, Дадимъ рукописанье служить до въку. Говорить Илья Муромецъ Ивановичь: «А и гой есть вы, братцы, станишники! Поважайте оть меня во чисто поле, Скажите вы Чуриль, сыну Пленковичу, Про стараго козака Илью Муромца.

#### LXI.

## О АТАМАНЪ ФЛОРЪ МИНАЕВИЧЪ.



Пріуныли, пріутихли 2 на Дону Донски да козаки, А Янцкіе, Донскіе 2", Запорожскіе; А и почемъ они уныли? Потому они пріуныли 2\*, на Дону Донски да козаки, Ахъ! что взяль у нихъ Государь Царь 2... городъ, Со треми съ теми со малыми съ пригородками, А и со славною со Кубаньей, съ кринимъ Лютикомъ. А во славномъ да во Черкасскомъ во земляномъ городкъ А стоить у козаковь золотой бунчугь, А на бунчугъ стоитъ чуденъ золоть крестъ, А передъ крестомъ туто стоить Войсковой ихъ Атаманъ, А по имени ли Флоръ сынъ Минаевичь. Ко кресту туть собиралися Донски козаки, А и Донскіе, Гребенскіе, Запорожски хохлачи; Становились молодцы во единой войской кругь, Середи круга стоить Войсковой Атаманъ, А по имени ли Флоръ сынъ Минаевичь. Атаманъ ръчи говорилъ, будто въ трубу трубилъ: «А и вы, братцы, козаки, вы Яицкіе, Донски 2», Заnopozeckie, Пособите мнв Атаману вы думу думаги,

Челобитну ли намъ писати, Государю .... подавать? Самому ли мнв Атаману въ Москву вхати? Перемирье бы намъ взять передъ самимъ Царемъ: Залегли пути дороги за сине море гулять 2\* Еще отъ вора отъ Васьки отъ Г..... съ детьми, Залегли пути дороги за сине море, А и не стало намъ добычи на синемъ моръ И на тихомъ Дону на Иванычь. И побхаль Атаманъ въ каменну Москву,-Еще будеть Атаманъ въ каменной Москвъ, Поклонился Государю о праву руку, Сквозь слезы онъ словечко едва выговориль: «Ахъ! ты свёть нашь, надежда, благоверный Царь! А и грозенъ, сударь, Петръ Алексвевичь! Прикажи намъ на Дону чемъ кормитися 2, Залегли пути дорожки за сине море Отъ вора отъ Васьки отъ Г..... съ дътьми Еще тв .... дороги увойные ...... ... Царствъ... кръп...... «А и гой есть Атаманъ и съ Донскими козаки, У тебя у Атамана въдь козачій судъ Если ... непорядочно живеть ба..... \*)...

конецъ.

<sup>\*)</sup> Предшествовавшія строки, означенныя точками, въ подлинник в слиняли. (Примачаніе К. О. Калайдовича).

## опечатки.

#### Напечатано:

# Слидуеть читать:

| Стран.     | Предисл. | строка |                  |                         |
|------------|----------|--------|------------------|-------------------------|
| , <b>X</b> |          | 2 св.  | STRICK           | Авсяка                  |
| XIV        |          | 2 сн.  | значить          | значатъ                 |
| 12         | Тексть   | 3 св.  | тенный           | темной                  |
|            |          | 4 сн.  | доподинио        | доподлино               |
| 15         |          | 8 св.  | Боярскій         | Боярекой                |
| 33         |          | 10 —   | и свяъ на        | и сћањ онг на           |
| 53         | _        | 1 en.  | чернавушка.      | чернавушка,             |
| 57         | _        | 4 св.  | широжій          | широлой                 |
| 60         |          | 6 ен.  | чинять,          | <b>ст</b> ен <b>и</b> р |
| 62         | _        | 18 св. | а тв мурзы       | а и тв мурзы            |
| _          |          | 16 ен. | A TREET A        | А и тяжнія              |
| 80         | _        | 1 св.  | выплын въ Тагиль | выплыли на Тагиль       |
|            |          | 11 сн. | кръпко           | кръпку                  |
| 97         | _        | 8 —    | держать          | держать.                |
| 104        |          | 14 св. | великаго тереия  | высокаю терена          |
| 111        |          | 13 сн. | Осударъ          | Осударь                 |
| 113        |          | 11 —   | ко заутрени;     | ко ваутрени,            |
|            |          | 10 —   | къ заутрени,     | къ заутрени;            |
| 119        |          | 2 св.  | Атаманы казачіе  | Атананы козачіе         |
| 152        |          | 10 —   | соборныя.        | соборныя,               |
| 160        |          | 14 сн. | во Герусалинъ    | въ Іерусалинъ           |
| 176        | -        | 15 св. | кормить,         | коринть.                |
| 202        |          | 2 —    | жолодеция;       | молодецкая:             |
| 256        | _        | 4      | Смородину,       | Сиородину.              |

|  |  | • | · |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  |   |   |  |
|  |  |   | • |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  | • |   |  |

Въ Главномъ Архивѣ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, въ Москвѣ (на углу Воздвиженки и Моховой), продаются слѣдующія, вновь вышедшія изданія, принадлежащія состоящей при Архивѣ, Коммиссіи печатанія Грамотъ и Договоровъ:

|                                                                  | Цъ   | LTSHA. |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|------|--------|--|--|--|
| 1. Очеркъ дъятельности Коммиссіи печатанія Грамоть и Догово-     | РУВ. | ROII.  |  |  |  |
| ровъ, посвященный памяти ся основателя, Инператора Алек-         |      | İ      |  |  |  |
| сандра I, съ Предисловісиъ, выписками изъ Отчетовъ Москов-       |      |        |  |  |  |
| скаго Главнаго Архива за 1873—1877 годы, описанісить участія,    |      |        |  |  |  |
| принятаго имъ въ Съфадахъ Оріенталистовъ и Археологическомъ      |      |        |  |  |  |
| (въ г. Казани), и съ подробнымъ каталогомъ продающихся въ        |      |        |  |  |  |
| Архивъ изданій, Москва, 1877 г                                   | 1    | -      |  |  |  |
| 2. Библіотени Моск. Гл. Архива М. И. Д. резстръ географиче-      |      |        |  |  |  |
| скимъ атласамъ, картамъ, кланамъ и осатрамъ войны, составлен-    |      |        |  |  |  |
| ный въ 1816 г. непр. и дополн. въ 1877 г. СПетербургъ, 1877 г.   | -    | 40     |  |  |  |
| 3. Янтарная номната Царскосольскаго Дворца, историческое изслъ-  | 1    |        |  |  |  |
| дованіе по документамъ Моск. Глав. Архива М. И. Д. сост.         |      |        |  |  |  |
| К. А. Щученко, Москва, 1877 г                                    | -    | 30     |  |  |  |
| 4. Начало дружественныхъ сношеній Россіи съ Пруссіей. $Pyccrie$  |      |        |  |  |  |
| великаны въ Прусской служби (1711—1746), неторическое изслидо-   |      |        |  |  |  |
| ваніе М. П. Пуцилло по документамъ Моск. Глав. Архива М. И. Д.   |      |        |  |  |  |
| Москва, 1878 г                                                   | -    | 40     |  |  |  |
| 5. Ніскольно документовь, относящихся до Царствованія Импера-    |      |        |  |  |  |
| тора Аленсандра I, съ приложениемъ оотографии прозита памят-     | i i  |        |  |  |  |
| ника сему Государю въ Москвъ, СПетербургъ, 1878 г                | 1    | -      |  |  |  |
| печатаются:                                                      |      |        |  |  |  |
| 1. Вторыма изданіема, по наданію К. О. Калайдовича, Мо-          |      |        |  |  |  |
| еква, 1821 г. Памятники Россійской Словесности XII вака, еъ объ- | 1    |        |  |  |  |
| ясненіями, варіантами и образцами. (Снямки Сунодальной Коричей   |      |        |  |  |  |
| и рукопнен Гр. Ө. А. Толетаго).                                  |      |        |  |  |  |
| 2. Вторыма изданієма, —Посольство въ Англію Микулина въ 1600     |      |        |  |  |  |
| и 1601 г., съ современнымъ его портретомъ, историческое          | 1    | . 1    |  |  |  |
| изследованіе Н. В. Чарыкова, по документамъ Моск. Главн. Ар-     |      | I      |  |  |  |
| хива М. И. Д.                                                    | ) [  |        |  |  |  |
| 3. Библіотеки Моск. Глав. Архива Хронологической каталогъ        |      |        |  |  |  |
| Славяно-Руссиихъ инигъ церковной печати, 1517—1821 г. сост.      |      | ï      |  |  |  |
| И. Ө. Токиаковынъ.                                               |      |        |  |  |  |

en de la companya de la co

#### Continue to the second



616416

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

цвна 2 рув.